K444 4 93



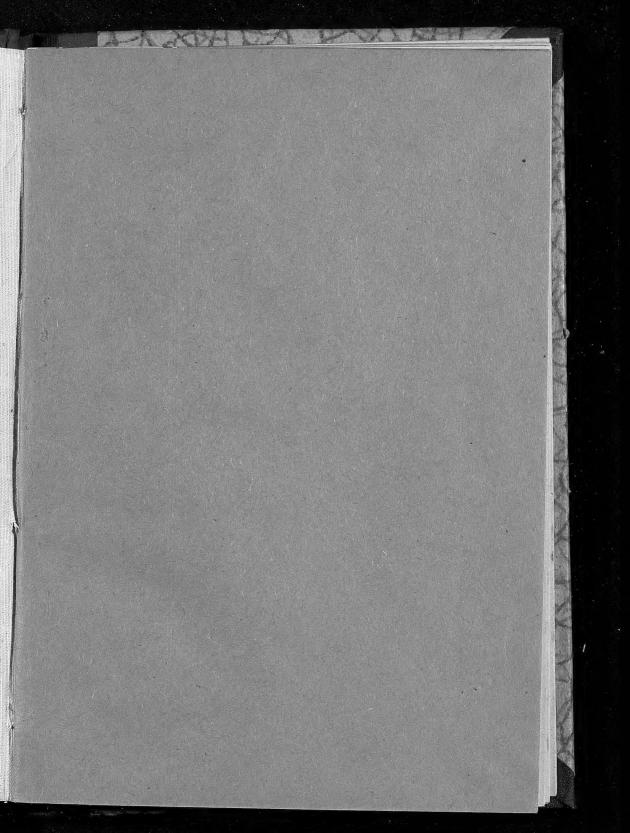

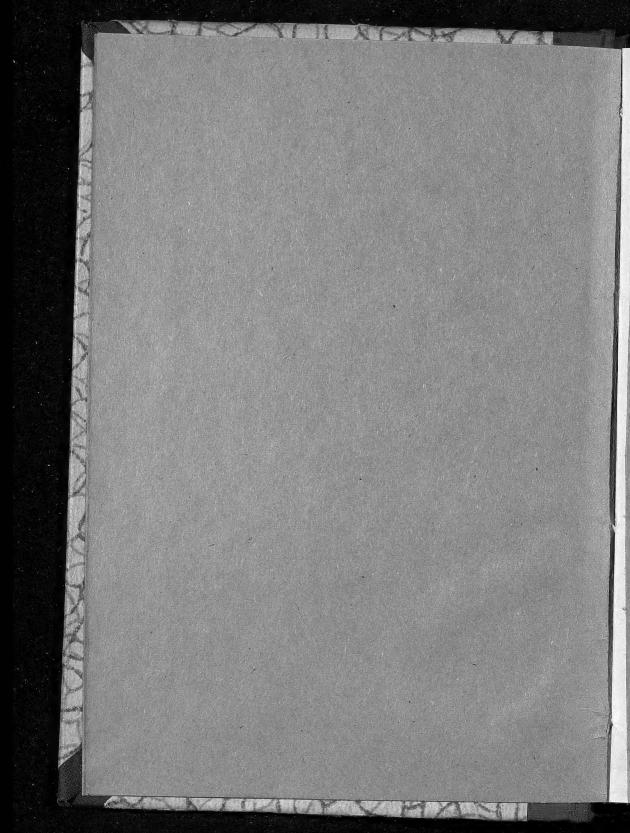

1644 93

С. ГРИГОРЬЕВЪ.

два мъсяца

## въ германскомъ плъну.



Наданіе Книгонадательства "ПОРЯДОКЪ", С. К. Цессарскаго, въ Одесев. 1914.



В. Р. Л. 49345 С. ГРИГОРЬЕВЪ.

# два мъсяца ВЪ ГЕРМАНСКОМЪ ПЛЪНУ.

(Впечатлънія, наблюденія, выводы).



ОДЕССА. Изданіе Книгоиздательства "Порядокъ", С. К. Цессарскаго, 1914. Дозволено военной цензурой.



Вотъ ужъ недъля, какъ я дома, на родинъ, дологь быль путь изъ плѣна въ Россію, и казалось бы-пора было освоиться и примириться со всёмъ пережитымъ въ плёну у нёмцевъ, а между тъмъ и понынъ все происшедшее представляется какимъ-то невъроятнымъ, жуткимъ сномъ... И не только потому, что пережитое «тамъ» было по-истинъ отвратительно, но и потому, что перемъна въ германскомъ народъ, какъ будто порожденная военной грозой, казалась до нельпости внезапной, непонятной. Всь обычныя взаимоотношенія, всѣ элементарнѣйшія формы человъческаго общенія—все это на первыхъ порахъ какъ-то рухнуло, провалилось въ пропасть, изъ которой выглянуло какое-то свирѣпое чудовище и звѣрски зарычало...

Я попытаюсь «рисовать съ натуры», постараюсь набросать картину этихъ безсмысленныхъ и жестокихъ притъсненій, которыя выпа-

ли на долю многихъ и многихъ русскихъ—въ большинствъ, курортныхъ больныхъ или туристовъ. Вмъстъ съ тъмъ, я попытаюсь, хотя бы въ общихъ чертахъ, отвътить на возникающій у каждаго вопросъ: гдъ главная причина прочещедшей какъ будто внезапно метаморфозы, почему эти безобразныя явленія оказались возможными въ «странъ поэтовъ и мыслителей»?



#### ГЛАВА І.

Надвинувшіяся грозныя событія застигли меня, въ числъ многихъ соотечественниковъ, въ Дрезденъ. Ужъ за нъсколько дней до объявленія войны общественная атмосфера здісь, какъ и повсюду въ Германіи, сильно стустилась; внѣшній видъ города какъ-то измѣнился: на улицахъ то и дѣло устраивались патріотическія шествія, появилось огромное количество военныхъ, въ ресторанахъ и пивныхъ распъвали національныя п'всни, отношеніе къ иностранцамъ сразу ухудшилось. Почувствовалось приближение грозы. Произоппли и первые эксцессы по отношенію къ иностранцамъ: въ нѣкоторыхъ кафе изгоняли русскихъ, если узнавали ихъ. Но многіе все-таки считали эти явленія преходящими, временными; никто не върилъ или, върнъе, не хотълъ върить, что вспыхнетъ война, ибо слишкомъ она казалась ужасной, чтобы быть возможной...

Но вотъ наступила суббота, 1 августа н. ст. Въ Германіи была объявлена мобилизація. Разпеслась въсть о германскомъ ультиматумъ. Еще больше все заволновалось, заклокотало. Любо-пытный штрихъ: повсюду отказывались принимать бумажныя деньги—свои-же, германскія. Курсъ на иностранныя деньги сильно почизился, а вскоръ обмънъ русскихъ денегъ и совсъмъ прекратился.

Стало ясно, что нужно немедленно увхать. Мы бросились было еще въ русскую миссію: что, моль, двлать? Но офиціальныхь свѣдѣній изъ Россіи относительно войны еще не было. Между твмъ, на главномъ дрезденскомъ вокзаль намъ сообщили, что всѣ границы съ Россіей, кромѣ Калишской, закрыты. И вотъ большая груша русскихъ запаслась билетами на ближайшій ночной поѣздъ въ надеждѣ пробраться черезъ Калишъ домой, но увы!—было уже ноздно...

Въ воскресенье на разсвъть, въ нъсколькихъ минутахъ пути отъ Калиша, насъ «снялн» съ поъзда. Это было на станціи «Лисса», гдъ мы услышали первый грозный окрикъ: Алле русенъ хераусъ! (Всъмъ русскимъ выйти вонъ). На перронъ прусскій лейтенантъ (поручикъ) кесьма наглаго вида заявилъ намъ:

<sup>—</sup> Дальше не повдете—назадъ!

И тутъ-же «любезно» добавилъ, что, насколько ему извъстно, всъ границы уже закрыты.

Поднялась невъроятная суматоха: женщины стали плакать, съ нъкоторыми изъ нихъ приключилась истерика, дъти въ испугъ прижимались къ роднымъ. Положеніе было, дъйствительно, незавидное: денегъ у большинства, вобще, не было, ибо германскіе банки прекратили уплату по чекамъ и переводамъ, прежніе-же замасы остались лишь у немногихъ, а въ частности—русскихъ денегъ не обмънивали; затъмъ: куда-же ъхать, разъ всъ границы закрыты, а въ Германіи оставаться казалось невозможнымъ? Нъкоторые пробовали урезонить офицера и просили у него совъта: что дълать? Но отвъть былъ одинъ: назадъ!

Черезъ нѣкоторое время прибылъ, между тѣмъ, второй поѣздъ съ русскими, которыхъ ждала та же участь. Кто-то пустилъ слухъ (очевидно, неизбѣжнымъ спутникомъ всякой толпы являются «слухи»), что вскорѣ придетъ какойто спеціальный поѣздъ съ дипломатами и заберетъ насъ съ собой. Слухъ этотъ, конечно, не оправдался, но тоска усилилась. Такъ прошло нѣсколько мучительныхъ часовъ безпросвѣтнато ожиданія и тревоги. Лейтенантъ становился

все грубъе и сталъ отпускать «словечки». Но воть появился какой-то чинъ, хотя и въ цивильномъ плать (онъ оказался начальникомъ дороги), и сталъ совъщаться съ лейтенантомъ. Въ концъ концовъ, офицеръ заявилъ намъ, что въ билетной кассъ будутъ принимать, въ видъ исключенія, русскія деньги по расчету: марка за рубль \*). Пришлось согласиться на эту «услугу», и многіе отправились ближайшимъ поъздомъ въ Берлинъ—думали, авось въ Берлипъ, какъ въ центръ Германіи, удастся какъ-нибудь оріентироваться. Но тъ изъ насъ, которые совершенно не имъли денегъ и не могли призанять у своихъ случайныхъ спутниковъ, такъ и остались въ Лиссъ; что съ ними стало, не знаю.

<sup>\*)</sup> По обычному курсу за рубль, какъ извъстно, даютъ 2 марки 15 пфен.

## ГЛАВА ІІ.

Въ вагонахъ была невъроятная тъснота и давка, многимъ пришлось почти всю дорогу стоять на ногахъ; кругомъ недружелюбные взгляды пассажировъ-нъмцевъ... На одной изъ промежуточныхъ станцій мы должны были пересъсть, а для этого надо было перейти съ одного перрона на другой; часовые, охранявшіе вокзалъ, задержали группу русскихъ, потребовали предъявленія паспортовъ и заявили, что дальше не пустятъ. Но вскоръ явился старшій унтеръофицеръ и сказалъ, что мы—«такъ и быть»—можемъ вхать дальше.

Вечеромъ того же дня (воскресенье) мы добрались до Берлина. На центральномъ вокзаль Фридрихштрассе мы встрътились съ громалной массой русскихъ бъглецовъ изъ другихъ пунктовъ Германіи. Нѣкоторыхъ изъ нихъ успъли поколотить на улицахъ Берлина; другихъ продержали день-другой въ полицейскихъ участкахъ, а затъмъ объявили, чтобы они въ 24 часткахъ,

са оставили предѣлы Германіи, иначе съ ними «будетъ поступлено по законамъ военнаго времени».

На вокзалѣ творилось нѣчто невообразимое. Въ этотъ день, какъ и въ послѣдующіе за нимъ, происходило усиленное передвиженіе войскъ; на вокзалъ явились родные и знакомые, провожаещіе солдать, и тутъ-же—огромное число русскихъ. Я, кэжется, никогда не видѣлъ такого неимовѣрнаго скопленія людей, такого огромнаго числа чемодановъ, корзинъ, сундуковъ и ящиковъ, сваленныхъ въ одну грандіозную кучу.

Всѣ мы были поглощены однимъ вопросомъ: куда и какъ выбраться? Съ величайшимъ трудомъ, въ неразберихѣ противорѣчивыхъ указаній и «слуховъ», удалось установить, что на слѣдующее утро (З авг. н. ст.) отойдетъ послѣдній пассажирскій поѣздъ въ Копенгагенъ и что, слѣдовательно, есть надежда добраться до Россіи черезъ Данію. Нелегко было, впрочемъ, переночевать въ Берлинѣ, такъ какъ въ большинствѣ гостиницъ русскихъ не принимали. Русскихъ денегъ не обмѣнивали...

Словомъ, въ понедѣльникъ утромъ мы, въ числѣ 500-600 человѣкъ, выѣхали изъ Берлина въ Копенгагенъ... какъ намъ казалось. Черезъ

3—4 часа пути на станціи «Нойштрелицъ» снова раздалось грозное «Алле русенъ ераусъ!» Туть дёло пошло совсёмъ по-варварски. Насъ куда-то потащили черезъ весь городъ Нойштрелицъ. Всю дорогу заставляли самихъ тащить багажъ-все равно, сколько бы его ни было при насъ. Кто не могъ нести тяжелые чемоданы и думалъ бросить ихъ на произволъ судьбы, того вооруженные солдаты били прикладами ружей и таскали за шиворотъ. Одна болъзненная на видъ дъвушка истерически закричала: «мама, я умираю!» и упала на землю, но ее потащили дальше. На тротуарахъ (насъ вели по мостовой) собрались толпы нъмцевъ, которые грозили намъ кулаками и кричали: «васъ всѣхъ повъсять, негодяи, теперь вамъ конецъ!» и т. д.

Наконецъ, насъ загнали въ какой-то огромный дворъ и заперли за нами желѣзныя ворота. Многіе были увѣрены, что насъ всѣхъ разстрѣляють. Нѣкоторыя женщины упали въ обморокъ, жены стали прощаться съ мужьями... Но вотъ раздалась команда:—раскрыть чемоданы!

Полицейскіе и солдаты, при помощи собакъ-ищеекъ, стали искать... взрывчатыхъ веществъ и оружія. Власти предполагали, что среди насъ много «шпіоновъ», при чемъ пуще всего боялись взрывчатыхъ веществъ. Дѣло въ томъ, что наканунѣ въ Германіи распространились слухи, что русскіе агенты гдѣ-то взорвали мость, и вслѣдъ за этимъ всѣ нѣмецкія газеты стали помѣщать предостереженія противъ русскихъ, говоря, что Германія полна русскими шпіонами, что каждый нѣмецъ обязанъ помогать властямъ въ излавливаніи этихъ агентовъ Россіи и т. д. Этимъ, отчасти, объяснялась ярость нѣмецкой толпы: видя большую массу русскихъ, окруженныхъ солдатами, публика рѣшила, что это все пойманные шпіоны...

Какъ бы то ни было, обыскъ былъ произведенъ и, когда убъдились, что кромъ носильнаго платья и такого оружія, какъ зонтики и палки, у насъ ничего не было, намъ было заявлено, что теперь мы можемъ ъхать дальше—въ Копенгагенъ.

Я хочу тугь-же отмѣтить одно обстоятельство, которое, при всей своей незначительности, къ этотъ тяжелый моментъ многихъ изъ насъ растрогало. Когда мы послѣ обыска вернулись на вокзаль, какой-то нѣмецъ-рабочій помогъ мнѣ втащить чемоданъ въ вагонъ; онъ очень охотно сдѣлаль это, а затѣмъ протянулъ мнѣ свою мозолистую руку и, крѣпко пожимая мою, сказалъ:

— Мы, вѣдь, лично не враги съ вами; скажите это и другимъ землякамъ вашимъ—мы не враги...

#### ГЛАВА ІІІ.

Повздъ тронулся. Мы по-немногу стали приходить въ себя послѣ пережитыхъ волненій и... пинковъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ многіе высказывали опасеніе, что едва ли удастся благополучно выбраться изъ предѣловъ Германіи. Увы, опасенія вполнѣ оправдались.

Часа черезъ два поъздъ остановился въ Ростокъ. Кто-то сказаль:—Господа, Ростокъ— кръпость; здъсь, въроятно, будетъ опять какаянибудь исторія.—И почти въ этотъ-же моментъ дверцы вагоновъ съ шумомъ стали раскрываться и снова раздалось: «Всъмъ русскимъ выйти вонъ!»

Мы спросили, какъ бы цѣпляясь за послѣднюю надежду, взять ли съ собой багажъ. «Само собой понятно!», раздался грозный окрикъ (какъ они впослѣдствіи надоѣли, эти окрики...). Насъ загнали во внутреннее помѣщеніе вокзала, и лейтенантъ заоралъ:

— Молчать! Вы-задержаны, какъ военноплънные. Мужчины старше 50 лътъ, женщины и дѣти могутъ ѣхать дальше. Всѣ остальные остаются въ Ростокѣ. Тѣ женщины, которыя не желають разставаться со своими родственниками, могутъ остаться здѣсь, при чемъ имъ дается на размышленіе 5 минутъ!..

Веѣ заволновались, женщины стали суетиться, не зная, на что рѣшиться, раздался плачь. Большинство дамъ рѣшило, однако, остаться при своихъ мужьяхъ и родныхъ. Черезъ 5 минутъ опять крикъ лейтенанта: — Кончено! Отдайте паспорта, а также оружіе (!) и ножи. Васъ отведутъ въ городъ.

Спустя нѣсколько минуть, вся наша масса (уѣхавшихъ набралась небольшая группа), окруженная изряднымъ числомъ вооруженныхъ солдатъ, двинулась въ городъ, предводительствуемая лейтенантомъ и нѣсколькими унтеръофицерами.

На улицахъ города та же картина, что и въ Нойштрелицѣ: возбужденная толпа, угрозы, восклицанія. Отстающихъ подталкивали. Мы не сомнѣвались, что насъ ведутъ въ общую тюрьму. Потому ли, что въ тюрьмѣ не хватило бы мѣста для всѣхъ насъ, или по другимъ соображеніямъ, но насъ отвели въ зданіе какого-то мужскаго училища (Кнабеншуле), которое и послужило для насъ тюрьмой.

Мы расположились въ двѣнадцати классныхъ комнатахъ, въ которыхъ еще стояло по нѣскольку школьныхъ скамей. Бывшіе среди насъ учителя пробовали острить: «посмотримъ, каково быть на положеніи школьниковъ»... По, къ общемъ, было не до шутокъ, ибо каждаго занимала одна мысль: очевидно, насъ тутъ засаживаютъ надолго, быть можетъ, до конца войны. И Копенгагенъ надолго остался для насъ недосягаемой синей птицей...

Стало темно. Зажгли газовые рожки, и мы стали разглядывать другь друга.

А на чемъ мы будемъ спать?—спросилъ кто-то. Но вскорѣ это выяснилось: намъ принесли соломы и объяснили, что мы должны распредѣлить ее между собой—это и будетъ постелью для насъ. Стали приспособляться: разринули скамейки, разложили на полу солому «поуютнѣй» и расположились болѣе тѣсными группами. Мужчины и женщины, больные и здоровые—всѣ были вмѣстѣ, какъ кто попалъ въ ту или иную камеру («классъ»). Я попалъ въ классъ, окна котораго выходили на улицу. Снаружи собралась огромная толпа нѣмцевъ, которая съ любопытствомъ разглядывала насъ. Подъ окнами зашагали часовые. Всѣ выходы закрыли.

Съ этого же вечера начались гаданья о томъ, «какъ долго мы здѣсь будемъ сидѣть». Сколько разъ этотъ вопросъ впослѣдствіи обсуждался, какіе только отвѣты не подыскивались!

Но воть прошло часа два; намъ принесли ужинъ: каждому дали по чашкѣ бурды, носившей названіе кофе, и по кусочку хлѣба, намазаннаго чѣмъ-то подозрительнымъ. Затѣмъ стали располагаться на ночлегъ. Подушки были лишь у немногихъ изъ насъ; большинство-же улеглось прямо на соломѣ, подложивъ подъ голову пальто или... сакъ-вояжъ. Въ виду того, что въ каждой камерѣ были и мужчины, и женщины, то раздѣваться, конечно, невозможно было. Такъ мы и спали на полу около 3-хъ недѣль, не раздѣваясь...

## ГЛАВА ІУ.

Около 6 часовъ утра въ нашу камеру вощелъ унтеръ-офицеръ и крикнулъ:

— Всѣмъ встать!

Вев поднялись. «Гдв умыться?», возникъ вопросъ. Оказалось, что умываться можно во дворѣ, гдѣ имѣлся отливъ съ тремя водопроводными кранами. У каждаго крана образовалась длинная очередь; одалживали другъ у друга кусочки мыла, утирались кто полотенцемъ, кто носовымъ платкомъ, а кто и просто обсущивалть лицо и руки на солнышкъ, если не имълъ полотенца и не желалъ прибъгать къ казеннымъ трянкамъ, весьма подозрительнымъ на видъ... Часовъ въ 8 намъ дали чашку, съ позволенія сказать, кофе и кусочекъ хлѣба не то съ масломъ, не то съ саломъ, не то-Аллахъ его въдаетъ съ чемъ. После этого все высыпали снова во дворъ-небольшой пыльный дворъ, окруженный высокими стѣнами. Вдоль стѣнъ расхаживали вооруженные часовые, а одинъ солдатъ съ ружьемъ стоялъ даже на крышъ.

Заключенные стали знакомиться, присматриваться другь къ другу. Какъ и

среди насъ оказались слъдовало ожидать, люди самыхъ разнообразныхъ типовъ, состояній, в фроиспов фданій — люди съ концовъ Руси: изъ Петрограда, разныхъ Москвы, Варшавы, Одессы, Кіева, Харбина, Томска, Херсона, Вильны, Бълостока, Тифлиса, Витебска, Либавы, Николаева и т. д. Были срели насъ сановники, рабочіе, студенты, купцы, профессора, учителя, инженеры, врачи, адвокаты. Были русскіе, армяне, евреи, поляки, караимы, эсты, финны. Были старики (не желавшіе разстаться со своими дътьми), молодые, дътисреди «плънниковъ» быль и грудной ребенокъ, и дъвочка съ парализованной ногой: эту дъвочку отецъ переносилъ съ мъста на мъсто на рукахъ.

Около часу дня намъ дали «обѣдъ»: по тарелкѣ супа—безъ мяса и безъ хлѣба, но съ нѣкоторымъ количествомъ липкой грязи, покрывавщей тарелки и ложки. Чтобы покончить съ описаніемъ казеннаго продовольствія, скажу еще, что на ужинъ мы получили опять по чашкѣ кофейной, по цвѣту, жидкости безъ сахару и по куску хлѣба, намазаннаго тѣмъ же составомъ, что утромъ.

По поводу нашего кофе какой-то острякъ составиль даже четверостишіе—пародію:

Русскій, русскій, гдѣ ты быль? Я въ Ростокѣ кофе пилъ.

Выпилъ чапку—выпилъ двѐ, Заболъло въ животъ!..

— Такъ насъ кормили во все время пребыванія въ «училищѣ», т. е. около трехъ нелѣль (о дальнъйшемъ я скажу ниже). Совершенно очевидно, что такой пищей нельзя было удовлетвориться не только качественно, но и количественно. Необходимо было прикупать пищу, но дъло было не такъ просто: прежде всего, у многихъ совершенно не было денегъ. Иные, возвращаясь въ Россію послъ пребыванія на курортахъ, имъли билетъ до мъста назначенія и линь нѣсколько марокъ (или рублей) на мелкіе расходы; когда же пришлось возвращаться съ границы въ Берлинъ, а тамъ опять запасаться билетами до Копенгагена, то остатки денегъ оказались совершенно истраченными. У друтихъ имѣлись русскія деньги, но вь первое время послѣ объявленія войны ихъ нигдѣ не обмѣнивали. «Счастливцевъ» же, у которыхъ имълись нъмецкія деньги, среди насъ было очень мало. Къ тому же и покупать-то невозможно было въ первые дни ареста, такъ какъ посылать некого было, а изъ насъ никого не выпускали нзъ предъловъ училища. Такимъ образомъ, мы въ первые дни жили буквально впроголодь. Тутъ я долженъ отмѣтить слѣдующій штрихъ: недѣли черезъ три съ насъ стали требовать уплаты за «пансіонъ», по расчету З марки \*) въ день за прожитое время. Подробнѣе о способахъ требованія денегъ я скажу ниже.—Безпристрастія ради я долженъ упомянуть слѣдующую деталь. Желающимъ разрѣшалось заказывать иищу у ресторатора, который доставлялъ намъ, по заказу властей, вышеописанное продовольствіе, но сей мужъ назначалъ такія непомѣрныя цѣны, что даже и тѣмъ немногимъ лицамъ, у которыхъ имѣлись нѣмецкія деньги, невозможно было пользоваться его услугами.

Черезъ нѣсколько дней публика наша нѣсколько сорганизовалась: каждая камера выбрала своего «старосту», въ обязанности котораго входило—слѣдить за порядкомъ въ своей камерѣ и обращаться, въ случаѣ надобности, къ властямъ съ тѣми или иными хедатайствами или вопросами. Послѣднее было необходимо и по слѣдующей причинѣ: каждый изъ насъ то н дѣло обращался къ тому или иному изъ «чиновъ» съ вопросами—главнымъ образомъ, о томъ, какъ долго насъ будутъ держать въ Ростокѣ. Такъ какъ мѣстныя власти и сами ничего не знали по сему предмету, а вопрошающихъ было множество, то эти вопросы стали приво-

<sup>\*)</sup> Около 1 р. 40 коп.

дить нашихъ «начальниковъ» въ ярость, что ухудшало наше и безъ того незавидное положеніе. Необходимо было, следовательно, урегулировать «право запросовъ и обращеній», и это было сдёлано черезъ посредство старость. Черезъ старостъ начальство и разрѣшило намъ нанять на свои средства трехъ женщинъ (по числу этажей школьнаго зданія), которыхъ мы могли посылать въ городъ за локунками. Около этого времени обнаружился среди насъ какойто міняла, который обміниваль русскія деньги на нъмецкія, хотя и по весьма низкому курсу: но это все-таки было благомъ для тъхъ, у кого имълось хоть немного русскихъ денегъ. Съ этой норы мы стали дополнять казенный паекъ, прикупая, главнымъ образомъ, хлебъ: можно было, по крайней мъръ, заглушить голодъ... Около того же времени бывшіе среди насъ врачи обратили гниманіе на то, что солома, на которой мы вли и спали и по которой также ходили, естественно, загрязнилась и что это можеть повести къ распространенію заразныхъ бользней-тьмъ болѣе, что среди насъ, вѣдь, были и тяжело больные. Стали собирать складчину для пріобрѣтенія матрацовъ или, по крайней мѣрѣ, мівшковъ для соломы. Эта затія была, впрочемъ, осуществлена лишь къ концу пребыванія въ «училищѣ».

## ГЛАВА У.

Черезъ два-три дня послъ нашего водворенія въ Кнабеншуле къ намъ явился комендантъ города. Когда, согласно приказу. всв собрались и выстроились во дворъ, онъ громовымъ голосомъ заоралъ: «Нѣкоторые изъ васъ позволили себъ курить въ корридорахъ зданія, ндъ лежитъ солома. Въ виду этого я совершенно запрещаю вамъ всѣмъ курить—какъ внутри зданія, такъ и во дворѣ (гдѣ соломы совершенно не было). Если кто будетъ курить и отъ этого возникнетъ пожаръ, я прикажу струлять по всемь! Да, я прикажу стрелять въ васъ всъхъ-поняли!?» Увы, всъ «поняли», ибо свирыный тонъ и вся манера, съ которой это было сказано, не оставляли мъста иллюзіямъ. Вообще, стръльбой угрожали намъ неоднократно, такъ что впечатление отъ этихъ постоянныхъ угрозъ становилось все блідніве.

По какимъ поводамъ раздавались эти угрозы, показываетъ слѣдующій случай. Недѣли черезъ двѣ послѣ нашего задержа-

нія намъ удалось, наконецъ, добиться разрѣшенія сходить въ баню. Желающіе кузаписались, затъмъ паться предварительно къ опредъленному часу собрались во дворъ выстроились по четыре въ рядъ. редъ самымъ отходомъ дежурный унтеръ-офицеръ прочелъ «инструкцію»: разговаривать въ нути не разръщается; если кто-либо выйдеть изъ ряда и уклонится въ сторону, будутъ стрѣлять по всёмъ... Между прочимъ, одинъ изъ нашей компаніи, кіевлянинъ К., услышавъ послѣднія слова «инструкціи», вздумаль было отказаться отъ предстоявшаго при такихъ условіяхъ удовольствія и бросился въ сторону, чтобы остаться «дома», но ближайшіе сосёди схватили его за фалды и не пустили. Дъло въ томъ, что списокъ уже быль составлень и, приведя насъ обратно, унтеръ снова проверилъ бы его; тогда оказалось бы (если-бы К. не пошель съ нами), что одного не хватаетъ согласно первоначальному списку, а изъ сего могли бы проистечь весьма непріятныя для всёхъ насъ послёдствія.

Чтобы показать, до чего порой доходила злостная мелочность въ обращении съ нами, сто́итъ, пожалуй, подробнѣе описать это хожденіе въ баню. По командѣ, человѣкъ 8-10 солдатъ зарядили ружья боевыми патронами и,

предводимые старшимъ унтеръ-офицеромъ, мы двинулись въ путь. Разумбется, но всемъ улицамъ, которыми мы шли, толпы зѣвакъ съ любопытствомъ разсматривали столь побъдоносно захваченныхъ плънныхъ... Когда подощли уже къ купальнямъ, старшій унтеръ разъяснилъ, что мы примемъ не ванну, а душть, и при томъ не теплый, а холодный. Многіе изъ насъ отъ такого «кунанья» стали отказываться. Но это «распоряженіе» показалось ужъ черезчуръ глупымъ второму унтеру-интеллигентному на видъ солдату. Онъ подошелъ къ «старшому» и сталь его урезонивать-почему же, моль, не разращить людямъ принять хотя бы теплый душъ. Послѣ долгихъ колебаній тоть рѣшалъ, наконецъ, снестись по телефону съ комендантурой; въ результать переговоровъ намъ было, наконецъ, дозволено воспользоваться теплымъ душемъ. Но изъ-за переговоровъ прошло время, а мы къ опредъленному часу должны были вернуться въ Кнабеншуле, и многіе не имѣли возможности выкупаться; пришлось, такимъ образомъ, напрасно прогуляться.

Какъ нѣмецкое начальство позволяло себѣ третировать насъ—людей, пріѣхавшихъ въ «фатерландъ» отнюдь не для завоевательныхъ цѣлей, а на правахъ курортныхъ больныхъ или туристовъ — показываетъ слѣдующее обстоя-

тельство. Въ 10 час. ночи, когда намъ «полагалось» спать, въ камеру входилъ служитель и уменьшаль огонь въ ламиъ, при чемъ никто изъ насъ не имъть права самовольно учинять сей актъ. Въ одинъ изъ первыхъ вечеровъ, когда мы еще не знали всвхъ правилъ, «обрядъ уменьшенія огня» совершиль въ своей камерѣ староста, архитекторъ Д. Появился дежурный унтеръ и запросиль, кто сіе сделаль. Д. объясниль, въ чемъ дъло. Но унтеру не понравилась ръчь Д. На следующій день въ Кнабеншуле приходить какой-то лейтенантъ съ бумагой и велить всемъ немедленно собраться и выстроиться во дворъ. Иные изъ насъ въ простотъ сердечной подумали, что это «бумага» о нашемъ освобожденіи, не оказалось слѣдующее. Лейтенанть прочиталь приказъ коменданта города, приблизительно такого содержанія: «Вчера, такого-то числа, русскій подданный, архитекторъ Д., позволиль себѣ говорить съ дежурнымъ унтеръ-офицеромъ въ неподобающихъ (!) выраженіяхъ. За это упомянутый Д. наказывается тремя днями ареста въ крѣпости». Два вооруженныхъ солдата тотчасъ же отвели Д. въ крѣпость, гдѣ онъ спаль на голой скамь и получаль, въ видь продовольствія, черный хлібь и воду. Прівхаль ли Д. въ Германію спеціально лічить желудокъ. мив неизвъстно.

#### ГЛАВА VI.

Въ теченіе первой недѣли пребыванія въ Ростокъ у насъ все-таки была надежда, что скоро отпустять насъ. Мы разсуждали такъ: въ первые дни послѣ объявленія войны германскія власти заняты исключительно мобилизаціей, распредвленіемъ войскъ, и о насъ просто забыли, но пройдеть недёлька (въ газетахъ писали, что къ такому-то числу размъщение войскъ будеть закончено), про насъ вспомнять и разръшать убхать. Но воть протекла недбля, другая, пошла уже третья, а просвъта не видно. Настроеніе становилось все болье и болье угнетеннымъ. «Неужели», спращивали мы себя, «мы будемъ сидъть здъсь до конца войны? Но, въдь. это можеть продолжаться и годъ, и два»... Состояніе больныхъ становилось хуже, всв стали нервничать.

Тяжелы были и физическія лишенія, отвратительно было моральное состояніе: чувство неволи, зависимость отъ унтеровъ, грубые окрики, угрозы растрѣломъ и совершеннѣйшая неопредъленность въ отношеніи будущаго. Но помимо этихъ чисто личныхъ, субъективныхъ переживаній, угнетало еще сознаніе, что рушится въ душѣ вѣра во многое свѣтлое, хорошее, съ чѣмъ сжился давно, что казалось основой человѣческихъ взаимоотношеній и залогомъ лучшаго будущаго...

Вотъ вспоминаю одинъ грустный, дождливый вечеръ. Мы рано разбрелись по камерамъ и усѣлись на соломѣ. Подъ окнами раздавались мѣрные шаги часового; въ камерѣ было совершенно тихо.

- Э, становится ужъ очень противно, проговорилъ кто-то со вздохомъ.
- Да, батенька, вдвойнѣ противно,—замѣтиль мой сосѣдъ, учитель изъ города О. И за себя противно и за людей вообще. Съ трудомъ усваиваешь мысль, что все это дѣйствительность, а не сонъ. Мутная, жуткая дѣйствительность. Точно упалъ съ небесной лазури въ глубокое, топкое болото. Какъ все это переварить? Долженъ вамъ сказать—обратился онъ ко мнѣ—что много лѣтъ тому назадъ я учился въ Германіи и прожилъ здѣсь три-четыре года. Мнѣ казалось, что я знаю нѣмцевъ: вѣдь я имѣлъ среди нихъ друзей, знакомыхъ, интересовался нѣмецкой жизнью, многое высоко цѣнилъ въ ней, хотя видѣлъ и ея отрицательные стороны, свыкся

съ нъметчиной. Да вотъ вамъ такой случай. Быль я, между прочимь, въ ту пору въ очень дружескихъ, хорошихъ отношеніяхъ съ одной нъмкой изъ Берлина. Когда я покинулъ Германію, мы нікоторое время переписывались, а затымъ, какъ это, къ сожальнію, бываетъ въ жизни, мы потеряли другъ друга изъ виду. Прошло лътъ десять. Будучи теперь опять въ Берлинь, я-вообразите-встрытился съ ней. Сколько глубокаго, неподдъльнаго удовольствія доставила намъ обоимъ-теперь «врагамъ»--эта встрича-черезъ десять лить! Но это между прочимъ; я хочу вотъ на что указать вамъ. Благодаря особенно этой встрѣчѣ, вся моя прошлая студенческая жизнь въ Германіи воскресла въ душь и памяти. Изъ съраго тумана времени потянулись ко мнъ живые образы, яркія картины, свътлые сны минувшаго. Казалось, точно недавно я жиль воть на этой улиць, въ томъ высокомъ домѣ, и въ моей скромной квартиркѣ велись горячіе споры о Канть и Шопенгауэрь, о Геть и Шиллерь, о Марксь, о Гейне... Вонъ въ томъ театръ я наслаждался музыкой Вагнера, а воть въ этомъ мы цілой компаніей дружно апплодировали нёмецкимъ артистамъ, игравшимъ новую пьесу Гауптмана; тамъ, на окраинной улиць, мы заслушивались вдохновенной рычью демократическаго оратора, говорившаго о будущемъ братствъ народовъ и путяхъ къ нему. И казалось моментами, что всъ эти звуки, краски, иъсни, ръчи еще трепещутъ и отзываются въ душъ, и опять такъ свътло, привольно, молодо... И всъ эти переживанія—частица моей жизни—ъъдь они были связаны съ нъмцами; среди нихъ я жилъ, какъ равный, какъ свободный, какъ гость. И вдругъ, въ какіе-нибудь нъсколько дней, все это опрокинулось къ чорту, все осталось гдъ-то тамъ, «на томъ берегу», за какой-то роковой чертой, а по сю сторону черты—грязная солома, грубые окрики, кругомъ враги, озлобленныя лица—угрозы разстръломъ... Чортъ возьми, нелегко это переварить!

Въ камерѣ вновь наступила тишина—всѣ молчали. Но вотъ появился унтеръ и крикнулъ: «Пора спать!..»

## ГЛАВА VII.

Нужно замѣтить, что дней черезъ 10—12 послѣ нашего задержанія нѣкоторыхъ стали выпускать въ городъ---на жительство по частнымъ квартирамъ. Но при этомъ ставились два условія: выпускали только тіхть, которые могли уплатить за прожитое время, но расчету 3 марки въ день, а затъмъ «переселенцы» эти имъли право выходить изъ своихъ квартиръ 11/2 часа въ день, отъ 10 до 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Первое условіе—уплата за «пансіонъ»—лищило огромное большинство узниковъ возможности выйти на «своболу», такъ какъ 30—40 марокъ были въ то время громадной суммой—даже для тёхъ, которые въ Россіи распоряжались сотнями тысячь. Къ тому же, иныхъ пугала перспектива сидъть цълые дни въ одиночномъ заключении. Въ здании училища все-таки всѣ были вмѣстѣ, а на міру и смерть красна... Во всякомъ случав, разрвшеніе селиться въ город' черезъ нъсколько дней было отмѣнено, и число успѣвшихъ выйти на волю счастливцевъ было сравнительно неве-Дамамъ нашимъ, оставшимся въ заключеній, стали выдавать въ опредёленные часы пропуски для выхода въ городъ за покупками. Въ остальномъ же нашъ режимъ былъ здѣсь безъ перемѣнъ.

Приходилось, прежде всего, позаботиться о чистомъ бѣльѣ. Публика наша устроила себѣ въ углу двора нѣчто вродѣ примитивной прачечной. Забавно было наблюдать, какъ непривычныя руки брались за это неблагодарное дъло... Любопытную картинку представляль, наприм., мой сосъдъ по «прачечной», весьма высокопоставленный и богатый петроградець, который, засучивъ рукава, старательно и въ то же время съ недоумъвающимъ видомъ вертълъ въ рукахъ свои намыленные носки, при чемъ мыльные пузыри то и дёло попадали почему-то на его роскошную, холенную бороду... Курьезно было наблюдать какую-нибудь знатную барыню терпъливо ожидавшей очереди для полученія чашки сквернаго кофе. Или воть, наприм., точно сейчасъ передо мной тайный совътникъ З., когда онъ, поднявшись въ 6 часовъ утра со своего ложа, выходить во дворъ и по дорогъ очищаеть свою длинную бороду оть приставинихъ клочковъ соломы...

Любопытнымъ явленіемъ были среди насъ костоянные «слухи». Во все время нашего заключенія неизмѣнно циркулировали всякаго рода слухи, положительно отравлявшіе существо-

ваніе. «Знаете», заявляеть одинь, «говорять, что завтра насъ переводять не то въ каторжную тюрьму, не то въ смирительный домъ». «Есть надежда», слышите вы въ другой группъ, «что на дняхъ насъ всъхъ отпустять въ Россію». «Идуть слухи», заявляеть одинь чахоточнаго вида молодой человѣкъ, «что нѣмцы, въ отместку за свое поражение въ восточной Пруссіи, насъ всёхъ перестрёляють, какъ куропатокъ». И все въ такомъ родъ съ ранняго утра и до самаго вечера. Бывало даже и такъ, что ночью. когда всв улеглись и собираются заснуть, гдвто раздается въ камерѣ: «А знаете, говорятъ, что...» Но туть, бывало, «оратора» оборветь сердитый голосъ: да бросьте, молъ, батюшка, дайте хоть передохнуть...

Неудивительно, если среди огромной массы случайно столкнувшихся людей были и очень странные субъекты. Были, наприм., въ нашей группъ общепризнанные «спеціалисты» по задаванію вопросовъ. Таковъ нѣкто П—съ, маленькій человѣчекъ съ заросшимъ, смѣшнымъ лицомъ, почти никогда не снимавшій пальто, которое и составляло весь его уцѣлѣвшій въ дорогѣ «багажъ».

Я обратилъ на него вниманіе еще въ Нойштрелицѣ, когда насъ вели въ казармы для обыска. Въ одномъ изъ объемистыхъ кармановъ его пальто виднѣлась банка съ вареньемъ, безъ крышки. Во время сутолоки кто-то прижался къ нему, банка треснула, и варенье потекло по пальто, нисколько не смутивъ, впрочемъ, его обладателя...

Подойдеть бывало II. къ кому-нибудь и съ болѣзненно-сосредоточеннымъ видомъ говорить:

Я хочу потолковать съ вами. Какъ вы думаете: могуть насъ, вопреки международному праву, разстрѣлять?

- Право не знаю, голубчикъ; откуда-же мнѣ знать?..
- Ну, это вѣдь не отвѣтъ; вы подумайте и скажите.

Увы, это было не столько смѣшно, сколько грустно. Многіе опасались, что если при такихъ условіяхъ придется еще долго оставаться въ илѣну, то люди съ надорванной нервной системой или черезчуръ впечатлительные могутъ съ ума сойти.

Въ одно пасмурное утро, около 6 часовъ, явился къ намъ нѣкій лейтенантъ съ испитымъ лицомъ и крайне нахальными замашками. Онъ велѣлъ всѣмъ собраться во дворъ и «выстро-иться» (сколько разъ насъ собирали и «выстраивали»!) и заявилъ, что сего числа, въ часъ дня мы перейдемъ въ другое помѣщеніе, гдѣ мы

ужь будемъ спать не на полу, а на нарахъ, и гдѣ имѣется отдѣльная комната для дамъ и для тяжело-больныхъ. И въ тотъ же день мы переселились. Мы должны были предварительно перейти въ противолежащій дворъ пожарнаго обоза и тамъ выстроиться. Господинъ лейтенантъ тутъ же сталъ проявлять свои варварскія паклонности. Одному молодому человѣку, который сталъ на пель-шага дальше, чѣмъ ему слѣдовало согласно командѣ, лейтенантъ крикнулъ: «я тебѣ въ морду дамъ, если двинешься» и замахнулся на него кулачищемъ.

Когда всв собрадись, съ насъ потребовали по 50 пфенниговъ за перевозку каждаго чемодана-такса непомърная, но мы были, по крайней мірь, довольны, что насъ, подъ угрозой разстрѣла, не заставляють самихъ тащить чемоданы. Впрочемъ, о разстрѣлѣ мы все-таки услышали. Когда все было готово къ отправкъ, офицеръ приказалъ солдатамъ зарядить ружья боевыми патронами и заявиль, что если кто сдёлаеть попытку къ бёгству, будуть стрёлять по всёмъ. Но, какъ я уже говорилъ выше, мы тали привыкать къ этимъ любезностямъ... Не успъли мы тронуться, какъ полилъ дождь. Лейтенантъ ввелъ солдать, для защиты отъ дождя, въ помъщение пожарной команды, мы же всъ остались подъ открытымъ небомъ и минуть 10

—15 мокли подъ дождемъ. Наконецъ, и насъ впустили въ казарму. Но вскорѣ дождь прекратился, и мы двинулись въ путь. Идти приплось довольно долго, по мокрой мостовой, при то и дѣло возобновлявшемся дождикѣ. Рядомъ со мной оказалась женщина съ груднымъ ребенкомъ на одной рукѣ и сакъ-вояжемъ въ другой (сакъ-вояжей мы не сдали для перевозки изъ экономическихъ соображеній).

Доплелись мы кое-какъ до нашего новаго ебиталища. Это — помъщение какого-то бывшаго загороднаго кафе-шантана, называвшагося «Бель-Вью», но нынъ переименованнаго въ Вильгельмсбургъ. Большой залъ этого учрежденія и быль предназначень для нашего «расквартированія». Въ немъ, дѣйствительно, были устроены трехъ-ярусныя нары въ два ряда, съ узкимъ проходомъ по срединъ. Вдоль поперечной стѣны (на «сценѣ») также были нары въ четыре яруса. Все это въ перспективъ имъло видъ большого курятника. Нары эти, впрочемъ, достраивались уже въ нашемъ присутствіи и, такъ какъ на полу лежало еще много неиспользованныхъ досокъ, лейтенантъ велълъ намъ перетащить эти доски наверхъ, на балконъ. Насколько нары были прочны, я скажу ниже.-Дамъ устроили во второмъ этажъ.

# ГЛАВА VIII.

Въ первый же вечеръ нашего перебада лейтенантъ сталъ ближе «знакомиться» съ нами. Когда при переходѣ изъ одного корридора въ другой, ему встрътилась какая-то дама, которая «мѣшала» ему, онъ такъ толкнулъ ее, что она едва-едва не свалилась, и заплакала. Одного господина, который поставиль свой чемодань не тамъ, гдѣ полагалось, сей доблестный воинъ схватилъ за шиворотъ и буквально выбросилъ его изъ комнаты, сопроводивъ этотъ благоролный жесть подобающимъ комментаріемъ. Часовъ въ 9 вечера намъ объщали дать поъсть и, когда служащіе ресторана (при этомъ помѣщеніи им'єлся ресторань) хот'єли разставить стулья и столы, лейтенанть крикнуль: «бросьте, они сами должны все это дѣлать и убирать!».

Около 10 часовъ всѣмъ велѣно было идти спать. Мы улеглись. Дежурный унтеръ-офицеръ крикнулъ: «теперь чтобъ никто не попадался мнѣ на глаза!», а затѣмъ, черезъ нѣсколько минуть, онъ поднесъ къ губамъ свистокъ—на ма-

неръ тѣхъ, какими у насъ пользуются городовые—и неистово засвисталъ: это былъ окончательный сигналъ, вѣроятно, имѣвшій цѣлью усыпить нервныхъ людей, страдавшихъ безсонницей... Но намъ все же было тогда не до шутокъ.

На того, кто попалъ на нижнія или среднія нары, сверху, при малѣйшемъ движеніи лежавнихъ выше, падала пыль и солома—удовольствіе особенно для тѣхъ, кто имѣетъ дурную привычку спать съ открытымъ ртомъ... Къ тому же, доски гнулись и трещали при каждомъ движеніи, и казалось, что вотъ-вотъ тебя задавитъ. Опасенія эти были не напрасны.

На вторую или третью ночь мы, по заведенному порядку, около 10 час улеглись спать. Большинство еще не успѣло—къ счастью—заснуть. Вдругъ слышу какой-то легкій трескъ и шумъ движенія. Оборачиваюсь направо, ко второму ряду наръ, расположенному вдоль стѣнъ, и глазамъ не вѣрю: весь рядъ наръ наклонился и надаеть. Едва я успѣлъ спрыгнуть со своего мѣста, какъ всѣ эти нары съ шумомъ и грохотомъ обвалились вмѣстѣ съ лежавшими на нихъ, такъ что находившеся на верхнихъ ярусахъ упали на лежавшихъ внизу. Раздались неистовые крики, вопли, стоны. Дамы съ плачемъ прибѣжали къ намъ со второго этажа, думая, что туть всёхъ разстрёливають. Многіе въ наникъ бросились къ выходу, но стоявшіе у дверей часовые, не разобравъ, въ чемъ дѣло и предполагая попытку къ бъгству (!), устремились на бъгущихъ съ заряженными револьверами. Все это произошло въ теченіи 2—3 минуть. Правда, сейчась же все выяснилось, и солдаты, совмёстно съ нами, стали извлекать изъ-подъ обломковъ застрявшихъ тамъ людей. Къ счастью, убитыхъ не оказалось, было только нѣсколько ушибленныхъ и раненыхъ, которымъ наши врачи тотчасъ-же стали оказыкать помощь (врачей было среди насъ человъкъ 15-20). Если бы обвалъ произошель получасомъ позже, когда всь успъли бы заснуть, несомныно оказалось бы много убитыхъ, потому что въ обвалившемся ряду спало человѣкъ полтораста, изъ коихъ большая часть лежала на нижнихъ ярусахъ.

Когда первая сумятица улеглась и раненымъ оказали помощь, стали опять укладываться спать, при чемъ тѣ, которые лишились наръ, легли прямо на полу (въ эту пору у насъ уже были мѣшки, набитые соломой). Только стали засыпать, какъ раздался громкій голосъ одного изъ нашихъ старостъ, симпатичнѣйшаго С. Ф. З—скаго: «господа, выходите по одному изъ помѣщенія, такъ какъ горитъ»... Оборачиваюсь: вся поперечная стѣна, противъ «сцены», въ огнѣ. Снова поднялась суматоха, нѣкоторые бросились бѣжать, но тутъ другой староста, инж. К—нъ, объяснилъ, что то загорѣлся электрическій вентиляторъ, который скоро перегоритъ и огонь не распространится, тѣмъ болѣе, что постройка вѣдь каменная. Дѣйствительно, огонь вскорѣ погасъ, и публика стала успокаиваться.

Конечно, все происшедшее съ нами въ эту ночь—случайность. Но это весьма характерный показатель того, насколько власти «заботились» о нашей безопасности, о нашихъ удобствахъ. Во всякомъ случав, все это дорого обошлось нашимъ нервамъ — особенно, если вспомнить, что среди насъ было много нервныхъ и сердечныхъ больныхъ. Если нѣкоторые изъ насъ за время заключенія посѣдѣли и надолго подорвали свое здоровье, то одна изъ ближайшихъ, конкретныхъ причинъ—пережитое въ эту памятную ночь.

У иныхъ изъ насъ зародилась наивная мысль—надежда, что происшедшее, устыдивъ власть имущихъ, побудить ихъ, по крайней мѣрѣ, поскорѣе освободить насъ. Увы, надежда эта, конечно, не оправдалась. Мы продолжали сидѣть по-прежнему и ждать у моря погоды. Мало того: чуть ли не съ слѣдующаго дня нашъ благородный лейтенантъ сталъ усиленно тре-

бовать съ насъ денегъ за «пансіонъ», прибѣгая ко всякаго рода уловкамъ и угрозамъ. Вотъ вамъ одна изъ уловокъ: лейтенантъ заявилъ, что въ такомъ-то часу къ намъ придетъ представитель одного изъ ростокскихъ банковъ и будеть обмѣнивать желающимъ русскія деньги на германскія; кстати, курсъ русскихъ денегъ къ тому времени уже значительно поднялся это было въ ту пору, когда русскія войска быль. у Инстербурга, въ восточной Пруссіи.—Дѣйствительно, явился банковскій служащій и, въ присутствіи лейтенанта, сталъ обмѣнивать деньги, при чемъ послъдній туть же забираль у каждаго, сколько приходилось за все прожитое время. Правда, вѣсть объ этомъ тотчасъ же облетьла всъхъ, и размънъ вскоръ прекратился...

А воть и еще примъръ уловокъ, къ которымъ прибъгало попечительное начальство для извлеченія денегь изъ нашихъ тощихъ кошельковъ. Когда мы были уже въ новомъ, третьемъ по счету, помъщеніи (Кайзеръ-павильонъ), старшій унтеръ заявиль намъ однажды (предъарительно собравъ всѣхъ и «выстроивъ»):

— Возможно, что этой ночью (!) будеть получень приказь объ освобождении нѣкоторыхь категорій изъ васъ. Чтобы не возникло затрудненій (!) при исполненіи этого приказа, предлагается тѣмъ изъ васъ, которые еще не

уплатили, вносить деньги. Сейчасъ я открою пріемъ денегъ». Конечно, все это явно было сшито бѣлыми нитками: просто имѣлось въ виду заполучить деньжата. Но утопающій хватается за соломинку: нѣкоторые, въ самомъ дѣлѣ, отдали послѣднія марки. Само собой разумѣется, что ни въ эту н о ч ь, ни въ одинъ изъ ближайшихъ д н е й никакого приказа не было, и мы послѣ этого просидѣли еще въ Ростокѣ мѣсяца полтора, а иные и теперь еще сидятъ тамъ.

Неуплатившимъ господинъ лейтенантъ неоднократно угрожалъ принудительными работами-это курортнымъ-то больнымъ! А въдь надо помнить, что у очень многихъ никакихъ денегъ, дъйствительно, и не было. Большинство поистратилось, и лишь немногіе стали получать деньги изъ Россіи. Излишне пояснять, что при полученіи денегь, проходившихъ черезъ руки военныхъ властей, у насъ отнимали слъдовавшую (!) съ насъ сумму за истекшее время. Упомяну такой случай. Нѣкій учитель, застрявшій съ женой въ Ростокъ, получиль изъ дому 100 марокъ; за прожитое время съ нихъ обоихъ причиталось, по расчету властей, 97 марокъ 50 пфенниговъ; эту сумму и вычли и вручили получателю 2 марки 45 пф... У тъхъ, кто получалъ суммы покрупнъе, брали не только за истекшее время, а еще и сверхъ того-впередъ. На вопросъ: «а что, если меня на дняхъ освободять?», слъдовалъ отвътъ: «тогда вамъ вернутъ взятый излишекъ». Но его вернули бы такъ же, какъ вернули намъ тъ сигары и папиросы, которые мы вручили начальству на храненіе послъ знаменитаго приказа коменданта, запретившаго курить. Несмотря на неоднократныя требованія наши отдать намъ эти вещи (когда въ новомъ помъщеніи уже можно было курить) онъ и нынъ еще «хранятся» въ Ростокъ...

## ГЛАВА ІХ.

Въ помѣщеніи «Бель-Вью» насъ ужъ нѣсколько лучше кормили, а за «пансіонъ» требовали только по 1 м. 50 пф. въ день; къ тому же, мы здъсь вли за столами и сидъли на стульяхъ, а не на соломъ, какъ то было въ школьномъ зданіи. Появились туть въ нашемъ обиходѣ ножи и вилки, такъ какъ въ нъкоторые дни намъ давали къ объду и го кусочку мяса. Это явилось все-таки улучшеніемъ, но настроеніе у насъ было здёсь, пожалуй, болёе тревожнымъ, чёмъ раньше. Причины этого: съ одной стороны, невозможный лейтенанть, а съ другой то, что часть «Бель-Вью» занимали солдаты, которыхъ здёсь снаряжали въ походъ. То и дёло раздавалось патріотическое пініе; неизбіжное «Дойтчландъ, Дойтчландъ юберъ алесъ» положительно прожужжало уши. Конечно, при каждой вспышкѣ нѣмецкаго патріотизма самочувствіе наше было неблистательнымъ.

Во время нашего пребыванія въ «Бель-Вью» русскія войска усп'ышно продвига-

лись въ восточную Пруссію. Хотя въ нъмецкихъ газетахъ писали очень мало и осторожно наступленіи русскихъ, при чемъ явныя пораженія свои нѣмцы умудрялись изображать въ видъ побъдъ, мы все-таки отлично понимали, что русская армія подвигается по направленію къ Кенигсбергу. Это видно было по тону газеть да по тъмъ фактамъ, которые нъмцы истолковывали по своему, но которые сами за себя говорили. И нужно сказать, что наступленіе русскихъ произвело въ Германіи сильнъйшее впечатлъніе. Въ газетахъ стали писать въ успокаивающемъ духѣ, раздувая въ то же время германскія поб'єды на западной границі и въ Бельгіи. Характернымъ показателемъ настроенія является, пожалуй, слідующее. Въ передовицъ одной газеты, призывавшей население въ спокойствію и твердости, съ укоромъ говорилось, между прочимъ, о тъхъ, которые были недовольны ходомъ дёль въ восточной Пруссіи. «Какіе среди насъ имѣются странные люди», говорила газета, «нѣкоторые позволяють себъ даже острить въ такомъ духъ: вчера вы, молъ, сообщили намъ о побъдъ надъ русскими при Гумбиненъ, сегодня пишутъ о побъдъ при Инстербургъ, завтра вы сообщите о побъдъ при Кенигсбергѣ, а послѣзавтра—въ Берлинѣ; что же это за «побѣды», если русскіе все продвигаются

да продвигаются?»...—Если нѣмцы могли такъ «острить», то увѣренность въ эту пору была, слѣдовательно, невелика.

Нужно сказать, что въ первомъ періодъ войны на газетныхъ столбцахъ особенно доставалось... японцамъ. Помимо всемъ понятныхъ причинь общаго характера, это объясняется еще и воть чѣмъ. Когда мы, въ воскресенье. 2 авг. н. ст., по объявленіи войны профажали черезъ Берлинъ, тамъ творилось нѣчто невообразимое: огромныя толпы возбужденнаго народа, патріотическія безконечныя манифестаціи, пъсни, погоня за увзжавшими русскими и т. д. Но въ центръ всего было, кажется, торжество, вызванное извъстіемъ, что Японія объявила войну-Россіи... Бумажные листки съ телеграммами объ этомъ положительно наводняли центральныя улицы города. Говорили, что японскаго посла, провзжавшаго по «Унтеръ денъ Линденъ», извлекли изъ автомобиля, носили на рукахъ, засыпали цвътами. А черезъ нъсколько дней выяснилось, что Японія, действительно, объявила войну, но только не Россіи, а-Германіи... Можно себъ представить конфузъ и арость нѣмцевъ противъ Японіи, смѣнившіе недавнее «обожаніе».

# ГЛАВА Х.

Настроеніе всей нашей «росгокской» групны колебалось, главнымъ образомъ, между двумя моментами: мы, бывало, цѣлыми днями оставались въ какой-то оцепенелой пассивности, порой же ее смѣняла особенно тяжелая угнетенность, ръзко выраженное чувство подавленности. Послъднее особенно сильно проявилось, наприм., по истеченіи первой недѣли плѣна, когда стало выясняться, что мы задержаны надолго-быть можеть, до конца войны. Въ эту пору мы, пожалуй, острве всего ощущали чувство оторванности отъ Россіи, да и отъ всего Божьяго міра. И мнѣ пріятно вспомнить, что именно въ это время въ наши камеры заглянулъ лучъ надежды, мелькнулъ просвѣтъ. Одинъ изъ моихъ сосѣдей по камерѣ, житель города Симбирска, наудачу отправиль открытку русскому посланнику въ Даніи: авось, моль, немецкія власти пропустять эту открытку. Действительно, она дошла по назначенію, и въ самомъ непродолжительномъ времени отъ посланника нашего, барона Буксгевдена, на имя отправителя голучился такой приблизительно отвѣть: «Содержаніе ващей открытки я передаль вашимъ роднымъ по телеграфу. Сообщите вашимъ соотечественникамъ, задержаннымъ вмѣстъ съ вами, что я охотно буду передавать по назначенію содержаніе подобныхъ писемъ (о злоровь и мъстопребывании), а также перешлю списокъ ихъ фамилій въ Петроградъ, для свъдънія заинтересованныхъ лицъ». Едва ли читатель представляеть себь, какимъ пріятнымъ сюрпризомъ для насъ всёхъ были эти строки. Мы, прежде всего, почувствовали, что вошли, наконецъ, въ соприкосновение съ родиной и вообще съ внъшнимъ міромъ-это было поистинъ праздникомъ для насъ. Появилась надежда (впослёдствім оправдавшаяся), что черезъ посланника мы сможемъ получить въсти изъ тому и деньги. Съ этого дня потянулись безконечныя открытки и телеграммы на имя барона Буксгевдена, которыя—насколько мнѣ извѣстно—всѣ дошли по назначенію. Какъ мнѣ приходилось слышать, такая же корреспонденція потекла въ Копенгагенъ и изъ другихъ городовъ Германіи, отъ тысячъ и десятковъ тысячъ задержанныхъ тамъ русскихъ. Можно себъ представить, какую работу это создало канцеляріи русской миссіи въ Копенгагенъ-работу, исполнявшуюся самымъ добросовъстнымъ и предупредительнымъ образомъ. И мнъ доставляетъ истинное удовольствие выразить здъсь мою—и, я увъренъ, счень и очень многихъ моихъ соотечественниковъ—глубокую благодарность барону Буксгевдену за его любезное внимание и гуманную предупредительность.

Принимая во вниманіе условія военнаго времени и многочисленность инстанцій, черезъ которыя проходили всякаго рода почтово-телеграфныя отправленія, деньги изъ Россіи могли получаться нескоро. Между тѣмъ, значительное число заключенныхъ оказалось прямо-таки въ критическомъ матеріальномъ положеніи. Въ виду этого старостами нашими былъ организованъ такъ называемый «хлѣбный фондъ». Такъ какъ довольствоваться казеннымъ пайкомъ \*) невозможно было-это значило бы жить впроголодь-то приходилось прикупать хотя бы хлъбъ. И вотъ неимущимъ безплатно выдавался хлъбъ на деньги, которыя мы собирали среди болье состоятельныхь изь нась. Хльбнымъ фондомъ завъдывалъ добръйшій князь Г. Г. К-въ (изъ Харбина), на долю котораго выпала довольно жлопотливая работа по сбору де-

<sup>\*)</sup> Строго говоря, отпускавшееся намъ продовольствіе мы для краткости назвали казеннымъ пайкомъ, ибо какой же онъ "казенный", разъ за него требовали уплаты!,..

негъ и веденію «денежной отчетности». Немало и своихъ денегъ потратилъ на неимущую братію князь К., которому передъ отъвздомъ его изъ Ростока преподнесли благодарственный адресъ отъ имени всёхъ, прибёгавшихъ къ его отзывчивости. Вообще, нужно отмътить, что всъ «должностныя лица» наши (старосты), избранныя для поддержанія внутренняго порядка среди насъ и для сношеній съ нѣмецкими властями, немало потрудились ради общаго дѣла. Безъ этой маленькой организаціи положеніе всей группы (а насъ было вначаль человъкъ 500) было бы еще болье безпомощнымъ. Нькоторые изъ старостъ положительно были поглощены общественной, такъ сказать, работой -- какъ, наприм., литераторъ А. Н. Р--- нъ, о которомъ всѣ отзывались (и по справедливости), какъ о свътлой личности, инж. К-нъ, С. Ф. 3-скій, о которомъ я упоминаль выше, д-ръ Р-гъ и друг.

Взаимныя отношенія между всёми нами были вполнѣ хорошими—въ особенности, на нервыхъ порахъ, когда въ виду общей бѣды мы составляли какъ бы одну огромную семью, безъ различія общественнаго положенія и національностей \*). Правда, съ теченіемъ времени пу-

<sup>\*)</sup> Какъ я уже говорилъ выше, среди насъ были, кромъ русскихъ-православныхъ, армяне, евреи, поляки, финны, латыщи, караимы, эсты и др.

блика наша стала по-немногу дифференцироваться въ болъе тъсныя группы, соотвътственно «званію и состоянію», но все-же духъ товарищества не покидалъ нашей группы до самаго конца нашего «вавилонскаго плѣненія». При всемъ томъ, было чрезвычайно тоскливо, и то и дѣло задавали другъ другу неизмѣнный вопросъ: «сколько же мы тутъ будемъ сидѣть?» или, какъ выражался нашъ добродушный москвичъ, Ф. Я. М—въ, съ кротко-скорбной миной на лицъ: «зачѣмъ они насъ держатъ, п....цы?»...

## ГЛАВА ХІ.

Въ «Бель-Вью» мы пробыли недѣлю, а затьмъ намъ было заявлено, что насъ переведутъ въ другое пом'вщеніе. Опять попіли толки да догадки: куда насъ, молъ, на сей разъ запрячуть? Оказалось, что васъ перевели въ такъ наз. «Кайзеръ-Павильонъ». Это — загородный летній ресторанъ, при которомъ имется садъ. Однако, въ наше пользование предоставили не весь садъ, а лишь узкую, длинную полосу, отгоокенную рѣшеткой. Кайзеръ - Павильонъ быль, такимъ образомъ, третьимъ и послъднимъ мѣстомъ нашего заключенія въ Ростокъ. Здёсь также были сколочены нары для насъ, но уже болье прочныя, такъ что новаго обвала не произошло. Это быль первый плюсь нашей новой резиденціи, а второй заключался въ томъ. что въ отведенной намъ, хотя и не широкой, полось сада воздухъ былъ очень хорошъ, такъ какъ Кайзеръ-Павильонъ находился за городомъ и примыкалъ къ небольшой рощъ. До се-

редины сентября стояла, въ общемъ, благопріятная погода, и мы цёлые дни топтались по отмежеванной намъ полосъ и грълись на солнышкъ. Но зато какъ скверно бывало въ ненастные дни, когда приходилось все время проводить во внутреннемъ помѣщеніи, совершенно не разсчитанномъ на «спальню» для столь большого числа людей. Воздухъ здѣсь былъ плохъ не столько отъ скопленія людей, сколько изъ-за непосредственной близости внутреннихъ уборныхъ. Для поддержанія хотя бы относительной чистоты и опрятности старостамъ и «дежурнымъ» приходилось затрачивать немало труда п энергіи. Дежурными назывались у насъ тъ ечередные 8 человъкъ, которые ежедневно назпачались—въ алфавитномъ порядкѣ фамилій для уборки внутренняго и внъшняго помъщенія нашего. Нежелавшіе деружить «откупались» взносомъ небольшой суммы денегь въ пользу хлабнаго фонда, и фактически большая часть работы выпадала на долю студенческой молодежи, хотя-оговариваюсь-эту работу исполняли и законченные обладатели дипломовъ и степеней... Пища здѣсь была похуже, чѣмъ въ Бель-Вью, при чемъ порой мы получали безплатную «премію» къ объду-въ видъ червей въ мясѣ. Въ первый разъ, когда было обнаружено это непредвиденное блюдо, поднялся

шумъ: составили протоколъ, и врачи наши удостовърили, что сіи бъленькія тъльца не гарниръ, а-черви. Дѣлу былъ данъ ходъ, по порученію военнаго врача, навѣщавшаго насъ отъ времени до времени, къ намъ сталь являться нѣкій чинъ для наблюденія за пищей, но черезъ нѣсколько дней въ поданномъ намъ къ столу рисѣ также оказались черви. Оговариваюсь, впрочемъ, что выражение «въ поданномъ» не болье, какъ façon de parler, ибо всь трапезы намъ отнюдь не подавали-мы сами, конечно, услуживали себъ. Для соблюденія порядка мы, при полученіи пищи, становились въ очередь. Въ этой очереди приходилось ежедневно выстаивать часами, ибо процедура эта продълывалась четыре раза въ день: къ утреннему и вечернему «кофе», къ «объду» и «ужину», а насъ было нъсколько соть человъкъ. При этомъ я не считаю еще, такъ сказать, частичной очереди: когда умывались, когда отправлялись спать и т. д.

Вначалѣ по поводу этихъ безконечныхъ очередей иные острили: «ого, какъ на концертъ Шаляпина!», но потомъ это выстаиванье до того надоѣло, что уже не до остротъ было.

Во избѣжаніе толкотни во время обѣда и «злоупотребленій» со стороны наиболѣе нетериѣливыхъ, старосты роздали всѣмъ билетики съ номерами, и кто-нибудь изъ насъ, обладавпий болъе зычнымъ голосомъ, вызывалъ по порядку: «номера отъ перваго до десятаго... отъ 220 до 230» и т. д. По большей части роль такого «глашатая» выпадала на долю артиста В—на, котораго всъ находили очень милымъ товарищемъ и называли просто «Максомъ». Этотъ-же Максъ, обладатель феноменальнаго голоса, вызывалъ также тъхъ, кого требовало къ себъ начальство, главнымъ образомъ, въ липъ унтеръ-офицера.

Въ Кайзеръ - Павильонъ (переименованномъ впослъдствіи, изъ патріотическихъ соображеній, въ Бисмарксхёе) унтеръ-офицеръ былъ нашимъ главнымъ «начальникомъ». Этотъ унтеръ-какъ говорили, бывшій учитель гимназіи—не отличался свойственной прусскимъ унтерамъ свирѣпостью и держался довольно корректно, такъ что при его «управленіи» намъ жилось болье сносно. Но и у него прорывались «художества». Такъ, напримъръ, однажды за об'вдомъ онъ груб'вйшимъ образомъ накричалъ на одну даму изъ Ростова за то лишь, что около нея какимъ-то образомъ оказалось на столь... вмысто одного ножа-два: непорядокъ, молъ! Упомянутый унтеръ имълъ общее завѣдываніе и наблюденіе за нами; что же касается спеціальнаго караула, то послідній

смънялся, а вмъстъ съ нимъ мънялись и начальники караула. И воть въ числѣ этихъ-то бывали чрезвычайно нахальные субъекты. Въ 6 часовъ утра они грубо будили насъ окрикомъ: «всъмъ встать!», а одинъ изъ нихъ позволилъ еебъ слъдующій безобразный поступокъ. Безперемонно войдя около 6 час. утра въ дамское отдъленіе, онъ приказаль всъмъ встать. Одна изъ дамъ сказила ему, что въ его нрисутствии онъ не могутъ одъваться—пусть выйдеть. Въ ствътъ на это замъчание сей госполинъ схватилъ кружку холодной воды и облилъ ближайшую къ нему даму, которая позволила себъ не сразу подняться. Оказалось, между прочимъ, что эта дама была больна, и въ этотъ день температура у нея доходила до 40°.

Главная работа нашего постояннаго унтера заключалась въ выдачѣ намъ денегъ и писемъ, получавшихся изъ Россіи, и въ распредѣленіи насъ по группамъ и спискамъ. Вѣроятно, читателю неясно, о какомъ это распредѣленіи идетъ рѣчь. Увы, и мы сами не могли понять, кому это все нужно и что это за списки. Могу только сказать, что списки эти составлялись безчисленное множество разъ и что каждый подсчетъ вызывалъ у насъ тѣ или иныя надежды и опасенія. Какъ только насъ не сортировали! Дѣлили насъ по возрастамъ и поламъ, но

національностямъ и вероисповеданіямъ, группировали на больныхъ и здоровыхъ, на уплатившихъ за «пансіонъ» и неуплатившихъ, на семейныхъ и одинокихъ и т. д. и т. д. Среди насъ острили, что будуть насъ еще делить на блондиновъ и брюнетовъ, на такихъ, которые имѣли сѣдину до Ростока и тѣхъ, которые посѣдѣли въ Ростокѣ, на счастливыхъ въ любви и наоборотъ... При каждой сортировкъ насъ предварительно выстраивали по 4 въ рядъ, какъ солдагъ, и требовали стоять чинно, какъ въ строю; вы можете все-таки представить себѣ, что это были за «ряды», которые подчасъ состояли изъ стариковъ, подростковъ и больныхъ, еле державшихся на ногахъ. Какъ и слъдовало ожидать, всё эти сортировки оказались ръшительно ни къ чему, и когда насъ стали отпускать въ Россію, быль составленъ новый списокъ только по возрастамъ-т. е. дъленіе на лицъ выше и ниже 45-летняго возраста.

Разъ какъ-то явился въ «Павильонъ» комендантъ города, прокатился верхомъ на конѣ вдоль сада и вскорѣ уѣхалъ, издавъ распоряженіе, чтобы при слѣдующихъ его появленіяхъ всѣ наши кланялись бы ему. Одивъ изъ нашихъ старостъ, сообщая объ этомъ распоряженіи, посовѣтовалъ мужчинамъ, на случай новаго появленія коменданта, выходить изъ внутренняго помѣщенія безъ головного убора, дабы этимъ путемъ избавить себя отъ принудительнаго сниманія шляпъ передъ нѣмецкимъ начальствомъ.

## ГЛАВА ХІІ.

Вскоръ послъ нашего переселенія въ Кайзеръ-Павильонъ намъ было запрещено читать газеты—даже мёстныя, ростокскія. Насколько это распоряжение было по существу нельпо, видно изъ того, что недъли черезъ двъ, когда намъ всѣмъ разрѣшено было селиться на частныхъ квартирахъ, мы безпрепятственно читали какія угодно нѣмецкія газеты, а нѣкоторые изъ насъ доставали даже итальянскіе и шведскіе органы. Тъ изъ нашихъ дамъ, которыя въ опредъленные часы отпускались въ городъ за покупками, прочитывали тамъ газеты и телеграммы и, возвратясь «домой», делились съ нами контрабандой... Но начальство узнало про это —по тъмъ кучкамъ, которыя собирались вокругъ возвращавщихся дамъ-и объявило, что, если сіе будеть продолжаться, то дамамъ запретять ходить въ городъ.

Запрещеніе читать газеты очень угнетало пасъ—людей, которые въ большинствъ своемъ

никогда не испытывали такого лишенія; это было тѣмъ болѣе непріятно, что газеты были для насъ и единственнымъ развлеченіемъ.

Но зато мы въ воскресные дни имъли здъсь особаго рода «развлеченіе». Въ той части сада, которая отдёлена была отъ насъ рёшеткой, но воскресеньямъ собиралась нѣмецкая публика и во вев глаза смотрвла на насъ. Владвлецъ ресторана-тоть самый, который угощаль насъ червивымъ мясомъ-рѣшилъ, очевидно, извлечь особый доходъ изъ нашего пребыванія въ «Павильонъ» и пригласилъ публику посмотръть «ди Русенъ». И нужно сказать, что онъ не ошибся въ расчеть: сборъ бывалъ по воскресеньямъ полный... Попивая шиво, каждый изъ посътителей съ жаднымъ любопытствомъ уставлялся на насъ. Иные подходили вплотную къ ръшеткъ, смотръли даже съ помощью биноклей и вслушивались въ незнакомую рѣчь. Намъ все это было, конечно, чрезвычайно противно, но ничего нельзя было сдёлать-пришлось мириться съ ролью звърей въ клъткъ. Слъдуетъ, впрочемъ, отмѣтить, что ничего враждебнаго на лицахъ этихъ зѣвакъ не видно было-было одно только глупое любопытство.

Говоря объ отношеніи къ намъ германскихъ военныхъ властей, я хочу отмѣтить, что изъ всёхъ прикосновенныхъ къ нёмецкому начальству лицъ, съ которими мы сталкивались, одинъ только военный врачъ, д-ръ З., посёщавшій насъ по обязанностямъ службы, относился къ намъ не только вполнё корректно, но и съ нёкоторымъ участіемъ. Между прочимъ, впослёдствіи выяснилось, что этотъ врачъ—еврей.

Въ Кайзеръ-Павильонъ мы прожили недъли три. Въ одинъ прекрасный день явился къ намъ начальникъ ростокской сыскной полиціи, вельль всымь собраться—«аллесь херайнь!» и объявилъ, что съ этого дня мы будемъ счигаться не военно-плѣнными, а просто-временно задержанными въ Германіи и что мы можемъ селиться въ городѣ на частныхъ квартирахъ. «Но-добавилъ онъ-и не думайте о попыткахъ уйти изъ предъловъ города Ростока, иначе съ вами поступять по законамъ военнаго гремени». Въ ближайшіе два дня намъ предоставлялось свободно ходить по городу и искать квартиры, а въ дальнъйшемъ, по истеченін этихъ двухъ дней, мы должны были сидъть по своимъ квартирамъ, имѣя право выходить въ городъ только  $1^{1}/_{2}$  часа въ день, отъ 10 до  $11^{1}/_{2}$ час. дня. Правда, черезъ два дня наступило смягченіе режима: мы им'єли право выходить изь квартирь весь день, за исключениемъ пвухъ часовъ-оть 4 до 6 час. пополудни; эти 2 часа

мы должны были оставаться дома, на случай полицейскаго контроля. При перемѣнѣ квартиры мы должны были немедленно лично сообщать полиція свой новый адресъ.

Такимъ образомъ, насталъ послѣдній періодъ нашего плѣна — періодъ относительной свободы. Селиться мы старались небольшими группами, по близости одна отъ другой, такъ какъ мы опасались эксцессовъ со стороны населенія, а живя группами и по сосѣдству, мы все-же чувствовали себя какъ-то увѣреннѣе... Но, справедливости ради, я хочу тутъ-же отмѣтить, что опасенія наши были напрасны: васеленіе относилось къ намъ въ высшей степени корректно и, за ничтожными исключеніями, все пребываніе наше въ самомъ городѣ не ознаменовалось никакими инцидентами либо столкновеніями съ мѣстными жителями.

У читателя можеть возникнуть вопрось: не противоръчить ли только что сказанное тему, что я говориль выше объ отношении къ намъ не только со стороны военныхъ властей, но и со стороны населения въ первые дни—наприм., когда насъ вели по улицамъ Нойпетрелица или въ Ростокъ-же, когда мы шли съ вокзала въ Кнабеншуле? Это кажущееся противоръчие я и хочу выяснить и, вмъстъ съ тъмъ, попытаюсь

въ слѣдующихъ главахъ объективно разобраться въ томъ хаосѣ необычныхъ переживаній, которыя выпали на нашу долю и которыя заставили насъ увидѣть вмѣсто культурнаго лица германскаго народа—звѣриное обличье...

# ГЛАВА XIII.

Я привель множество случаевь, которые сь постаточной, полагаю, яркостью свидътельствуеть о проявленной нѣмцами грубости, жестокости, злобъ и неправомърности. Но я постараюсь отбросить субъективное чувство негодованія и обиды и спокойно отвѣтить на вопросъ: какъ это могло случиться и кто въ этомъ виновать-ньмецкій ли народъ въ цьломъ или опредѣленные его слои, извѣстные элементы? Предварительно я позволю себъ, однако, сдълать поясненіе: всѣ приведенные случаи имѣли мѣсто, главнымъ образомъ, въ Ростокъ и Нойштрелиць, но явленія, подобныя описаннымъ, въ той или иной степени, въ техъ или иныхъ варіаціяхъ, происходили-какъ мнъ пришлось убъдиться—и въ другихъ концахъ Германіи по отнешенію ко многимъ тысячамъ русскихъ гражданъ. Такимъ образомъ, обрисованные мною случаи представляють собою часть общей, однородной картины, и это даеть мив право двлать общіе выводы-тімь боліве, что я прежде

подолгу, годами живаль въ Германіи, быль знакомь съ нѣмецкой жизнью въ мирное, нормальное время и, слѣдовательно, могу болѣе или менѣе объективно сопоставлять факты и разсматривать ихъ въ причинной ихъ связи.

Итакъ, кого и что винить въ томъ, что произошло въ отношеніи насъ, русскихъ? Прежде всего, я попытаюсь въ общихъ чертахъ установить, съ кѣмъ именно, съ какими грушіами и элементами германскаго народа намъ пришлось больше всего сталкиваться въ тѣ или иные моменты описываемаго періода. Съ военными властями, а также съ простыми солдатами мы приходили въ соприкосновеніе во все время нашихъ злоключеній, а съ населеніемъ вообще въ первые нѣсколько дней, т. е. въ самомъ началѣ войны, и въ послѣднія 3—4 недѣли, когда мы жили въ городѣ, на вольныхъ квартирахъ.

Что касается военныхъ властей, т. е. представителей германской правящей военщины, то о нихъ у насъ составилось совершенно ясное, однородное представленіе. Мы могли, на основаніи непосредственныхъ впечатльній и наблюденій, убъдиться въ томъ, что весьма опредъленная репутація, какой повсемъстно пользуется германскій милитаризмъ, является вполнъ заслуженной. Начиная съ унтеръ-офицера и идя вверхъ по военно-іерархической лъстницъ,

мы наблюдали вездѣ одно и то же: всякій, надѣленный хотя бы малѣйшей властью, неизмѣнно проявлялъ черты, присупція всей германской военной кастѣ—грубость, надменность, тупую самоувѣренность.

Нужно замѣтить, что прусскіе и, вообще, германскіе унтеръ-офицеры представляють собой нѣчто специфическое въ германской военной системь: оставаясь нижними чинами, они значительно отличаются по характеру своему етъ однородныхъ группъ другихъ европейскихъ армій; они, такъ сказать, воспитываются въ духѣ всей германской военно-кастовой системы и являются однимъ изъ наиболъе характерныхъ звеньевъ ея. По отношенію къ своимъ подчиненнымъ, рядовымъ солдатамъ, они являются не только полновластными начальниками, но и сплошь да рядомъ ихъ мучителями и истязателями. Объ этомъ свидътельствуютъ многочисленные процессы, ежегодно разбирающіеся въ военныхъ судахъ Германіи и публикуемые въ газетахъ. Въ этихъ процессахъ, несомнънно отражающихъ лишь часть того, что происходить въ дъйствительности, раскрываются поистинъ ужасающія картины жестокости и истязаній, которымъ подвергаются несчастные солдаты—картины, совершенно неизвъстныя и невозможныя въ другихъ европейскихъ странахъ.

Вотъ почему, говоря о германскомъ милитаризмѣ и представителяхъ его, я упоминаю также и объ унтеръ-офицерахъ, хотя они по происхождению и положению своему и не принадлежать, конечно, къ феодально-юнкерской кастѣ, изъ которой комплектуется ядро германскаго офицерства.

Что касается офицерскихъ чиновъ, начиная съ лейтенанта, то они предстали передъ нами, точно живыя иллюстраціи къ той картинв прусско-германскаго милитаризма, которая большинству изъ насъ была извъстна, такъ сказать, по наслышкъ. Допустимъ на моментъ, что вей эти господа просто придерживались въ стношеніи насъ правиль и инструкцій военнаго порядка, которыя поэтому могли показаться намъ, людямъ непривычнымъ, суровыми. Но развѣ военная этика требуетъ грубости, звѣрскихъ окриковъ, нелѣпыхъ угрозъ по отношенію къ мирной толп'ь людей, среди которыхъ были женщины, больные, старики?! Развѣ подобаеть офицеру хватать безоружныхъ людей за шиворотъ, угрожать «мордобитіемъ», толкать женщинъ, всячески вымогать деньгипусть въ пользу казны-у арестованныхъ людей, отрѣзанныхъ отъ родины, захваченныхъ въ дорогъ вопреки международному праву? Отвътъ на эти вопросы ясенъ: всъ такія явленія возможны у людей, которые, не чувствуя необходимости «церемониться» съ беззащитными, показали свое истинное лицо, которые проявили свои укоренившіеся взгляды и навыки, привитые феодально-кастовой системой милитаризма. Да, прусско-германское офицерство-кость отъ кости и плоть отъ плоти феодального юнкерства, которое удивительнымъ образомъ понынъ сохранило почти всъ свои средне-въковые устои и задаеть тонъ всему прусско-германскому укладу жизни. Нужно принять во вниманіе весь строй-экономическій и правовой-феодальной касты Пруссіи, чтобы понять, какъ въ культурной странъ возможны тъ уродливыя явленія, съ которыми намъ пришлось столкнуться, но которыя, въ сущности, угнетають и нодавляють все лучшее, что есть въ самой Германіи.

# ГЛАВА ХІУ.

На этихъ дняхъ мнѣ случайно попалась въ руки книга проф. Рейснера подъ названіемъ «Вильгельмъ II и желѣзная имперія» \*). Авторъ этой книги—знатокъ германской жизни, и сообщаемыя имъ данныя носятъ характеръ полной достовѣрности. Для поясненія сущности нѣмецкаго феодализма я и позволю себѣ привести нѣсколько цитатъ изъ упомянутой книги.

...«Пышнымъ цвѣтомъ», говоритъ проф. Рейснеръ, «расцвѣли старые владыки мрачиѣйшей Германіи: реакціонеры и мракобѣсы, вотчинное привилегированное дворянство, или въпросторѣчіи «юнкерство».—Поземельныя владѣнія и придворная служба, военная карьера и гражданскія должности до сихъ поръ въ рукахъ дворянства, которое на военной службѣ пользуется положительной монополіей.—Главная опера юнкерства это—«майораты и фидеикомиссы, заповѣдныя и родовыя имѣнія, во многомъ со-

<sup>\*)</sup> Петроградъ 1914 г.

хранившія старыя вотчинныя права и патримоніальную власть...» «Для русскаго пониманія эти вотчинные участки-центры феодальнаго абсолютизма — представляють собою весьма странное; въ нихъ помъщикъ обладаетъ правами мъстной общины; въ своей единой особъ онъ представляетъ и общинное собраніе, и общинную власть, и плательщика податей, и раскладчика ихъ на свою собственную особу... И вполнъ естественно, что, совмъщая въ своемъ лицъ цълую общину, помъщикъ, при помощи простой канцелярской работы, можетъ создать изъ себя крупную величину въ области мъстнаго управленія. Стоить ему только наложить самому на себя громадные сборы для поправки своихъ дорогъ и затъмъ донести самому себъ, что за эти громадныя суммы имъ сдъланы расходы по водворенію мъстнаго благоустройства, и дело въ шляпе. Помещикъ получаетъ голосъ, благодаря этой несложной оцераніи, и въ мъстномъ представительствъ, и въ привилегированномъ классъ избирателей ландтага, и получаеть такой же въсь и вліяніе, какъ тысячи субъектовъ «такъ называемаго народа», не имъющіе возможности совмыщать въ своемъ лицѣ одновременно и оцѣнщика, и заказчика, и исполнителя по совершенію важныхъ мъстныхъ предпріятій общественнаго характера. Но важнѣе всего, конечно, тѣ полномочія, которыя дѣлаютъ помѣщика высшей властью надъ всѣмъ населеніемъ въ предѣлахъ его вотчины... Онъ, наприм., въ силу этого налагаетъ денежные штрафы съ замѣною ихъ соотвѣтственнымъ арестомъ... Въ особенности, однако, полицейская властъ помѣщика оказывается для нихъ полезной въ отношеніяхъ съ ихъ рабочими и челядью. Благородный господинъ здѣсь играетъ роль и судъи, и хозяина вмѣстѣ. Гдѣ не хватаетъ хозяйскаго глаза и голоднаго принужденія, тамъ дополняетъ ихъ полицейская мощь и насиліе именемъ государства».

Къ тому же проводится цѣлая система искусственныхъ мѣръ, «при помощи которыхъ прусскіе феодалы застраховываются за государственный счетъ отъ бурь и бѣдъ современнаго капиталистическаго производства и получаютъ возможность жить въ XVII вѣкѣ при наличности XX столѣтія. Мы не говоримъ здѣсь спеціально о податныхъ изъятіяхъ благородныхъ господъ, о желѣзно-дорожныхъ тарифахъ и таможенныхъ пошлинахъ, которые прикрываютъ словно теплой периной страждущихъ и нуждающихся аграріевъ въ ихъ постоянной финансовой бѣдѣ, мы хотимъ отмѣтить здѣсь только тѣ любовные дары правительства аграріямъ, которые прямо выдёляють ихъ въ особенный привилегированный классъ государства». Такъ, напримъръ: «Знаменитый фондъ для расширенія нѣмецкой колонизаціи среди польскихъ мѣстностей принесъ сотни милліоновъ марокъ нуждающимся нъмецкимъ помъщикамъ и за счетъ казны повысилъ въ громадной степени цънность ихъ имъній... Учрежденіе 1900 года о рентныхъ имъніяхъ пришло на помощь задолженнымъ помъщикамъ и за счетъ государства устроило имъ погашение многочисленныхъ ипотечныхъ долговъ. Цёлый рядъ законовъ о наслъдовании крестьянскихъ дворовъ... обезпечили помъщикамъ резервный фондъ безземельныхъ пролетаріевъ въ качествъ дешевой рабочей силы для культуры ихъ скромныхъ владъній. Наконецъ, существованіе до сихъ поръ землевладъльческихъ фидеикомиссовъ... создабъдныхъ феодаловъ неприступную твердыню экономическаго благосостоянія, о которую разбивается весь напоръ современнаго хозяйственнаго движенія».

«И всѣ эти прирожденныя свойства и благопріобрѣтенныя сокровища—говорить далѣе проф. Рейснеръ—не только могутъ храниться въ полной безопасности въ юнкерскихъ гнѣздахъ, но и сыграть вліятельную роль въ дѣлѣ устройства «общаго блага». На нихъ зиждется удивительное прусское представительство помимо и безъ вѣдома народа; ими проникнута юнкерская бюрократія Германіи съ ея кастовой замкнутостью и презрѣніемъ къ бюргерскимъ «канальямъ»; ихъ лицемѣрнымъ духомъ и грубымъ своекорыстіемъ проникнута идеологія прусско-германскаго консерватизма, который подъ звонкими и пышными фразами скрываетъ грубую политическую мощь и кастовую исключительность».

Таковы, говоря лишь въ общихъ и краткихъ чертахъ, устои юнкерства, которое и является главной основой, душой современнаго прусско-германскаго милитаризма. Если принять во вниманіе психику представителей этой привилегированной касты, которые смотрять на всёхь, не принадлежащихъ къ ихъ благородному сословію, какъ на паріевъ, какъ на неизбъжное зло, какъ на пьедесталъ для поддержанія ихъ блистательнаго величія, то станетъ болъе понятнымъ рсе то, что я выше говориль о типахъ военной Германіи, съ которымн намъ, бывшимъ въ плѣну, приходилось, къ сожальнію, сталкиваться. Ибо, повторяю, германское офицерство всёхъ ранговъ-плоть отъ илоти феодальнаго юнкерства.

Правда, все сказанное выше относится, главнымъ образомъ, къ Пруссіи, но вѣдь нужно

помнить, что въ ряду германскихъ союзныхъ государствъ Пруссіи принадлежитъ безспорная гегемонія, и прусскій бронированный кулакт даеть себя чувствовать всей остальной Германіи, вліяя на многія стороны германской жизни вообще.

При видѣ всего того, что господа феодалы въ военной формѣ позволяли себѣ по отношеню къ намъ, курортнымъ больнымъ или туристамъ, находившимся какъ-никакъ подъ защитой германскихъ законовъ, мы легко могли себѣ представить, что они продѣлывали, скажемъ, въ «завоеванной» Бельгіи...

Я позволиль себѣ подробнѣе остановиться на феодальномъ юнкерствѣ, ибо полагаю, что только при ближайшемъ знакомствѣ съ нимъ, можно понять ту свирѣность, которая была проявлена по отношенію къ намъ. Въ самомъ дѣлѣ, номимо чувства негодованія и гнѣва, которое вызывали у насъ г.г. милитаристы, вѣдь возникалъ и возникаетъ чисто объективный вопросъ: да какъ все это оказалось возможнымъ? Откуда это взялось въ культурной странѣ, гдѣ многіе изъ насъ часто бывали или даже подолгу живали и гдѣ такихъ возможностей никто не подозрѣвалъ? И вотъ оказывается: то распоясались господа юнкера; они выявили свою истинную сущность, показали свое подлинное лецо

—обликъ мракобѣса и кулака, средневѣковаго рыцаря большой дороги... Конечно, возникаеть другой вопросъ: если Германія, дѣйствительно, культурная страна, то какъ могла сохраниться въ ней эта могущественная феодальная каста? Но разсмотрѣніе этого вопроса завело бы меня слишкомъ далеко. Я долженъ ограничиться констатированіемъ факта, который непосредственно относится къ недавнимъ событіямъ и находится въ причинной связи съ ними.

# глава ху.

Что касается простыхъ солдать, поскольку намъ приходилось сталкиваться съ ними, то картина ихъ отношеній къ намъ такова. Въ первые дни послъ объявленія войны они, какъ я упоминалъ выше, также позволяли себъ грубости и даже пинки. Но то было время перваго угара, когда по всей Германіи пронесся ураганъ. шпіономаніи и въ каждомъ русскомъ видъли шпіона... Къ тому же они действовали по примъру и приказу своихъ начальниковъ, уже достаточно мною обрисованныхъ. Впослѣдствіи же, когда намъ приходилось чаще соприкасаться съ ними, они, сами страдальцы, стонущіе подъ игомъ своихъ свирѣпыхъ начальниковъ, относились къ намъ или безразлично или даже благодушно, и зла они намъ не причиняли...

Теперь разскажу объ отношеніи къ намъ мирнаго, гражданскаго населенія.

Схема отношеній къ намъ населенія, въ общемъ, та же, что и со стороны солдать. Я уже разсказываль въ первыхъ главахъ этой книжки,

какъ насъ водили подъ конвоемъ по улицамъ Нойштрелица, а затъмъ Ростока; тогда толна, запружавшая улицы, встрѣчала насъ съ криками и угрозами, повсюду виднълись поднятые кулаки и слышались утышительныя объщанія. что насъ всёхъ перевёщають, какъ собакъ... Причина все та же: въ насъ видели шпіоновъ. собранныхъ со всёхъ концовъ Германіи. Тутъ я долженъ повторить то, что говорилъ выше. Въ эту безумную пору германская пресса совершила тяжкій грѣхъ: зная, какое огромное число русскихъ, въ качествъ курортныхъ больныхъ или туристовъ, находится въ Германіи, почти всь немецкія газеты въ ть знаменательные дни писали, что Германія полна русскихъ шпіоновъ и что каждый нѣмецъ исполнитъ свой патріотическій долгъ, если поможеть излавливать ихъ. Между прочимъ, писали также, что въ разныхъ мѣстахъ Германіи русскіе взрывали какіе-то мосты. Если къ тому же вспомнить, что ядъ милитаризма, насаждаемаго юнкерствомъ, успълъ разлиться и по другимъ слоямъ населенія и, до извъстной степени, отравить сознание очень многихъ, особенно въ средъ мъщанства; что нѣмцы и вообще шовинисты—даже въ широкихъ низахъ; что въ ихъ представленіи «фатерландъ»---воплощение всего лучшаго на земль и, наконець, что офиціальная версія изображала причины войны такъ, будто она навязана Германіи, то можно понять настроеніе толпы. Этимъ объясняется, напримѣръ, и то, что даже на улицахъ Берлина за русскими гнались съ гикомъ и свистомъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и попросту избивали.

Таково было отношение къ русскимъ со стороны населенія въ первые дни войны. Затъмъ мы сталкивались съ мирнымъ населеніемъ въ послъднемъ періодъ нашего плъна, когда мы, въ теченіе 3—4 неділь, жили въ городі, на частныхъ квартирахъ. Въ эту пору публика успокоилась, первый угаръ прошель, и жители относились къ намъ уже вполнъ корректно, а иные даже и благожелательно. Правда, случалось, что иные квартирохозяйки русскимъ не желали сдавать комнать; быль въ Ростокъ и такой случай: къ стоявшей на улицъ группъ русскихъ подошель какой-то нѣмецъ, спросилъ, већ ли, молъ, это русскіе и, не дожидаясь отвъта, замахнулся на нихъ палкой... Но все это крайне ръдкіе, исключительные случаи, а въ общемъ населеніе намъ непріятностей не причиняло. Вспоминаю и такое обстоятельство. Среди насъ находился въ Ростокъ одинъ пожилой господинъ изъ Симбирска со сво-Будучи задерсыномъ-студентомъ. MMT многіе Ростокъ, они, какъ въ жаны

другіе, оказались почти безъ всякихъ средствъ. Въ виду такого положенія они, такъ сказать, на всякій случай, обратились къ своей бывшей квартиро-хозяйкѣ въ томъ курортѣ, гдѣ они провели сезонъ, съ просьбой прислать имъ заимообразно марокъ 50—60; черезъ нѣксолько дней отъ этой нѣмки были получены 60 марокъ съ припиской, въ которой выражалось сочувствіе по поводу переживаемыхъ непріятностей и пожеланіе скораго и счастливаго возвращенія на родину.

Насколько до насъ доходили свѣдѣнія изъ другихъ мѣстъ Германіи, вездѣ наблюдалась, въ общемъ, та же картина: въ первые дни населеніе относилось съ русскимъ крайне враждебно, доходя въ иныхъ случаяхъ до избіенія и пораненія отдѣльныхъ лицъ, а затѣмъ жители образумились, успокоились и стали проявлять по отношенію къ русскимъ полную корректность (хотя на улицахъ и приходилось избѣгать русской рѣчи).

# ГЛАВА XVI.

Зато вся ярость нѣмцевъ обратилась противъ Англіи и англичанъ. Германія—и офиціальная, и неофиціальная—жестоко ошиблась въ расчетъ: нъмцы не предполагали, чтобы Англія активно выступила противъ нихъ. Между тъмъ, разъ выступленіе Англіи стало фактомъ, никто изъ нихъ ужъ не предавался иллюзіямъ: особенно экономическія посл'єдствія вм'єшательства англичанъ должны были имъть огромное значение для Германіи. Негодованіе противъ англичанъ, можно сказать, возрастало съ каждымъ днемъ. Газеты писали въ такомъ духъ: «мы считали, что англичане, по крайней мѣрѣ, будуть соблюдать нейтралитеть, а они коварно подвели насъ»... Въ то время, какъ о Россіи и Франціи писалось въ газетахъ сравнительно немного, англичанамъ удълялось преимущественное вниманіе. Объ Англіи говорили передовицы, офиціальныя реляціи, отдёльныя зам'ятки, большія статьи въ коммерческомъ отділь газеть, даже фельетоны и чуть ли не театральныя рубрики были заняты англичанами. То и дъло сообщалось о революціи то въ Индіи, то въ южной Африкѣ, то въ Египтѣ, въ Канадѣ... Легко представить себѣ, какъ усиливалась ярость нѣмцевъ, когда затѣмъ стали прибывать извѣстія, что изъ всѣхъ этихъ мѣсть идутъ войска въ помощь метрополіи для борьбы съ Германіей!

Приведу нѣсколько случаевъ, показательныхъ для отношенія нѣмцевъ къ Англіи и всему англійскому.

Среди всей массы задержанныхъ въ Ростокъ лицъ находилось также трое англичанъ. Съ однимъ изъ нихъ я познакомился ближе. Чтобы хоть какъ-нибудь использовать праздное время, мы рѣшили обмѣниваться уроками языковъ: я съ англичаниномъ читалъ и бесъдовалъ по-англійски, а взамѣнъ этого обучаль его русскому и нѣмецкому яз. Былъ какъ-то очередной урокъ нъмецкаго языка, при чемъ мы усълись (это было въ Кайзеръ-Павильонъ) въ дальнемъ углу нашей «полосы», у самой ръшетки, отдълявшей насъ отъ остальной части сада. Похаживавшій вдоль рышетки нымецкій часовой заинтересовался нашимъ урокомъ и, благодущно улыбаясь, сталь прислушиваться къ незнакомымъ словамъ, перемъщаннымъ съ нъмецкими. «А что» спрашиваеть солдать, «этоть русскій господинъ совсѣмъ не знаетъ по-нѣменки?». «Да», отвътилъ я, «не знаетъ; онъ, впрочемъ, не русскій, а англичанинь». «Ахъ воть какъ!»,

проговориль солдать совсёмь въ другомъ тоні, пересталь улыбаться и тотчась-же отошель...

Передъ отъёздомъ изъ Ростока, когда стало извъстно, что изъ Германіи выпустять задержанныхъ больныхъ, неспособныхъ къ военной службъ и имъющихъ соотвътственное удостовърение отъ нъмецкаго врача, упомянутый мною англичанинъ также запасся такимъ удостовъреніемъ. Но оказалось следующее: всехъ почти русскихъ, добившихся свидътельства врача, отпустили, англичанину-же не разрѣшили вывхать. Всв хлопоты и просьбы нашихъ старость ни къ чему не привели, такъ какъ въ полиціи было объявлено, что по отношенію къ англичанамъ существуютъ особыя правила... Специфическое отношеніе къ англійскому подданному явствуетъ изъ того, что, во-первыхъ, въ Англіи не существуєть, какъ изв'єстно, обязательной воинской повинности, а во-вторыхъ, англичанинъ этотъ страдаетъ порокомъ сердца и, следовательно, не могъ бы поступить въ войска и добровольцемъ, даже если бы онъ и хотъль этого. Такъ этотъ бълняга и понынъ еще томится въ Ростокѣ.

А воть любопытная въ указанномъ смыслѣ бесѣда моя съ однимъ нѣмцемъ, типичнымъ представителемъ крупной буржуазіи. Нѣмецъ этоть — Geheimrat (тайный коммерціи совѣтникъ), крупный заводчикъ, очень богатый

человѣкъ и видная въ городѣ личность; кромѣ того, онъ состоитъ вице-консуломъ одной нейтральной державы. Такъ какъ онъ зналъ о предстоявшемъ возвращении моемъ въ Россію, онъ обратился ко мнѣ со слѣдующими словами:

— Вы на дняхъ увзжаете изъ Германіи. По этому поводу я хочу сказать вамъ нѣсколько словъ, при чемъ забудемъ на минуту, что мы: подданные воюющихъ государствъ, будемъ говорить, какъ случайные встръчные или какъ просто знакомые. Я прошу васъ во имя общечеловъческаго долга и правды-скажите всъмъ, кому сможете, въ Россіи, что мы, нѣмцы, ничего не имъемъ противъ васъ, русскихъ, и желали жить въ миръ съ вами... «А почему-же вы затъяли войну?», перебиль я его.—«Позвольте, позвольте, —продолжаль онь, — «я повторяю, что мы этой войны не хотъли, какъ не желали ея, допускаю, и вы. И если эта ужасная война всеже разгорълась, то виновата въ этомъ Англія. Вотъ истинная виновница всёхъ бёдъ, это она ввергла насъ всёхъ въ пучину ужасовъ и горя. Англичане не могли примириться съ тѣмъ, что мы успѣшно конкуррируемъ съ ними во всѣхъ областяхъ экономической жизни, что мы вытъсняемъ ихъ на многихъ торгово-промышленныхъ рынкахъ, что Германія растеть вглубь и вширь. И Англія рѣшила сокрушить наше экономическое могущество, втравивъ для этого и Россію и Францію въ эту ужасную войну. Своекорыстная, грубо эгоистическая политика Англіи привела къ этой катастрофѣ.

- А развѣ ваша политика, какъ и всякая иная, не диктуется національнымъ эгоизмомъ? —попробовалъ я возразить ему.
- Да, это такъ, но политика не должна основываться на въроломствъ, на грубомъ денежномъ расчетъ и коварствъ. Для Англіи эта койна—торговая сдълка, а для насъ всъхъ—несчастье. Итакъ, я повторяю: мы, нъмцы, никакой злобы противъ васъ не питаемъ, напротивъ—мы должны были бы соединить наши силы противъ общаго врага—Англіи... Объ этомъ, прошу васъ, скажите всъмъ въ Россіи...
- Таковъ взглядъ этого нѣмца—одного изъ многихъ и многихъ.

А воть и еще мелкій штришокъ все изътой-же области. Я съ однимъ москвичомъ занималь комнату въ семьѣ простого нѣмецкаго рабочаго. Когда мы нѣсколько ближе познакомились съ квартирохозяевами, мы заводили иногда—хотя и весьма осторожно—рѣчь на текупія темы, и туть разъ услышали: «О, если бы не эти коварные англичане, мы бы давно взяли Парижъ!..»

#### ГЛАВА XVII.

Переселеніе въ городъ, на частныя квартиры, доставило намъ, конечно, громадное облегченіе. Чего стоило, въ самомъ дёль, уйти отъ грязи, нездоровой скученности, стаднаго существованія, ежеминутно контролируемаго бдительнымь окомъ господъ унтеровъ! Вспоминаю, кстати, первый вечеръ, проведенный на частной квартиръ. Заявивъ въ полиціи \*), согласно требованію, свой адресъ, мы съ товарищемъ по комнать поспышили выкупаться, надыли чистое платье и, усвышись за чистый столь, стали попивать чистый чаекъ изъ чистыхъ-же стакановъ, а затъмъ вскоръ погрузились въ чистыя постели... Недаромъ мой симпатичный сосъдъ ро комнать то и дьло восклицаль: «благодать, благодать!» А на слъдующее утро мы, хотя и проснулись въ 6 час. утра,—что значить «воєпитаніе» !--но, вспомнивъ, что туть нѣтъ унтера и никто намъ не крикнеть «всъмъ встать!», мы съ упоеніемъ продолжали лежать и отлеживаться...

<sup>\*)</sup> Съ момента переѣзда въ городъ́ мы находились уже въ вѣдѣніи полиціи, а не военныхъ властей.

Говоря короче, мы съ этого времени зажили, съ внъшней стороны, болье или менъе человъческой жизнью. Къ тому-же и население относилось къ намъ, какъ я ужъ говорилъ, вполнъ корректно. Но, несмотря на все это, настроеніе у насъ всёхъ было все-таки очень угнетеннымъ. Прежде всего, мы отнюдь не были увърены въ томъ, что насъ опять не запрутъ въ какую-нибудь дыру и снова не отдадуть подъ власть лейтенантовъ и унтеровъ-это было бы по-истинъ ужасно. Затъмъ, мы каждую минуту чувствовали, что насъ только терпять, что за нами следять и, по малейшему поводу, насъ согнуть въ бараній рогь. Къ тому же, мы находились въ полной неизвъстности насчетъ срока нашего «сидънія» въ Ростокъ-полагали, что ло самаго конца войны. По этой же причинъ приходилось жить крайне скупо, разсчитывая наличные запасы на возможно болье долгій срокъ. Деньги-же изъ Россіи получались съ большими трудностями, проходя черезъ множество инстанцій. И многіе изъ насъ оставались совершенно безъ денегъ, такъ что прибъгали къ такъ назыв. жлѣбному фонду (о которомъ я упоминаль выше). Надвигалась, наконецъ. осень, становилось довольно холодно и сыро \*), теплой одежды ни у кого не было, а покупать не

<sup>\*)</sup> Ростокъ находится на самомъ съверъ Германіи.

на что было. Вдобавокъ ко всему не знали, что творится дома, а у многихъ были срочныя дѣла и обязанности. Все это, повторяю, создавало тяжелое настроеніе.

Но вотъ, наконецъ, блеснула надежда: изъ Берлина получились свёдёнія, почерпнутыя въ офиціальныхъ сферахъ, что опредѣленныя группы русскихъ, задержанныхъ въ Ростокъ, вскоръ будуть освобождены. Нужно сказать, что раньше всего стали выпускать русскихъ изъ Берлина, и мы знали объ этомъ, еще будучи въ Кайзеръ-Павильонъ. Съ опредъленнаго мента-приблизительно черезъ мъсяцъ-полтора послѣ начала войны—изъ Берлина стали отходить спеціальные повзда съ русскими, отправлявшимися на родину. Насколько мы знали, это освобождение плънныхъ русскихъ совершалось, такъ сказать, въ обмѣнъ на нѣмцевъ, задержанныхъ съ началомъ военныхъ дъйствій въ Россіи. Большую роль въ ускореніи освобожденія плінных и организаціи матеріальной помощи увзжающимъ сыграло еврейское благотворительное общество въ Берлинъ. Дъло въ томъ, что въ Берлинъ застряли десятки тысячъ русскихъ (вѣдь это былъ курортный сезонъ!), и очень многіе изъ нихъ оказались въ безвыходномъ матеріальномъ положеніи: нечёмъ было убхать. И воть упомянутое еврейское общество оказало этимъ лицамъ прямо-таки громадную услугу, давъ на дорогу всемъ, у кого не было при себъ денегъ. Слъдуеть отмътить, что общество это помогало всемь, прибегавшимъ къ нему русско-подданнымъ, безъ различія національности и въроисповъданія. Разръшеніе на вывздъ получили слъдующія категоріи лиць: всѣ женщины, мужчины старше 45 лѣтъ и моложе 17 лътъ, а также тъ больные, которые могпредставить властямъ свидътельство нъмецкаго врача въ неспособности къ военной службъ. Такъ какъ освобожденныхъ плънныхъ набралось огромное множество, а число предоставленныхъ для этого повздовъ было крайне ограничено—въ недълю уходило всего 2—3 повзда-то дъло подвигалось очень медленно. Очередь-же задержанныхъ въ провинціальныхъ городахъ Германіи должна была наступить поель отъвзда русскихъ изъ Берлина. Поэтому иамъ пришлось запастись терпъніемъ, тъмъ болъе, что въ Мекленбургъ \*), вообще, все дълають не спыша...

Какъ бы то ни было, наступилъ и нашъ часъ: ростокскія власти получили, наконець, распоряженіе отпустить часть русскихъ—женщинъ, мужчинъ непризывнаго возраста, а также врачей и вообще лицъ, причастныхъ къ врачеб-

<sup>\*)</sup> Ростокъ находится въ герцогствъ Мекленбургъ Шверинъ-

ной профессіи (провизоровъ, зубныхъ врачей и пр.). Всего набралось около 200 человѣкъ. Офиціальное разрѣшеніе на выѣздъ эти лица получили вечеромъ, съ увъдомленіемъ, что отъвздъ состоится на следующій день, въ 6 часовъ утра. Можно себ'я представить, какое движеніе, какая радостная суета и бъготня началась среди уважавшихъ россіянъ... Остававшіеся въ Ростокъ поздравляли своихъ болье счастливыхъ соотечественниковъ, да и за себя также пріободрились: наступить въдь, моль, и нашь чередъ! Съ 5 часовъ утра къ пароходной пристани потянулись пъщеходы съ узлами, экипажи, нанятые «въ складчину», тачки съ вещами, носильщики. А къ моменту отхода парохода на набережную высыпали и провожавше, т. е. почти всѣ тѣ, которымъ суждено было еще оставаться въ Ростокъ. Кругомъ слышались просьбы: «непремънно зайдите къ моему отцу-Кузнецкій мость, 15», «какъ только прівдете въ Питеръ, позвоните брату», «денегь, денегь пусть вышлють побольше». «не забудьте-же, по телеграфу!» ит. д.

Когда пароходъ скрылся изъ виду, оставшіеся стали медленно расходиться по своимъ квартирамъ. Было грустно на душѣ, и какъ-то острѣе почувствовалась «неволя».

#### ГЛАВА XVIII.

Намъ казалось, что городъ наполовину опустъль... Разумъется, это ощущение было весьма гиперболическимъ, но что ряды фланирующихъ по главнымъ улицамъ значительно поръдъли, не подлежало сомнънию, ибо больщинство изъ насъ отъ скуки и бездълья то и дъло расхаживало по улицамъ Ростока, а съ отъ вздомъ первой группы число фланирующихъ россіянъ замътно сократилось.

Для оставшихся опять потянулись однообразные дни томленія, праздности и—ожиданій. Такъ какъ свободнаго времени у насъ было предостаточно, то мы вдоволь могли присматриваться къ уличной жизни и читать нѣмецкія газеты—благо, послѣднее намъ здѣсь не возбранялось.

А жизнь этого нѣмецкаго города, надо признаться, шла своимъ почти обычнымъ темпомъ, несмотря на всѣ грандіозныя событія, захвативтія не одну только Германію. По-прежнему въ спредѣленные часы открывались магазины, и въ нихъ производилась торговля—хотя, конечно, безъ обычнаго оживленія. По улицамъ расхаживало много всякаго народа, проѣзжали ав-

томобили, экипажи, тачки, фургоны-тяжеловъсные нъмецкіе фургоны, шныряли велосипедисты, газетчики выкрикивали последнія новости. - Можетъ показаться наивнымъ, что я обо всемъ этомъ упоминаю: развѣ это, молъ, не само собой понятно? Но это не такъ. Въдь нужно имъть въ виду, что мы, до выхода въ городъ, прожили около 11/2 мѣсяцевъ на строгомъ положеній военно-плънныхъ, взаперти, подъ надзоромъ часовыхъ, и намъ, отрѣзаннымъ отъ остального міра, казалось, что внішняя жизнь должна была остановиться, застыть, — кромъ тьхь далекихь полей, гдь разыгрывались великія событія... Мы знали, что вся Германія захвачена этой войной; каждый нёмецъ ясно сознаваль, что въ этой войнъ поставлено на карту все національное существованіе его страны, какъ цълаго, какъ Германской имперіи. Если война глубоко затронула интересы каждой изъ воюющихъ странъ, то о Германіи можно сказать, что она рискуеть здёсь всёмъ своимъ будущимъ въ прямомъ смыслѣ слова. И мы думали, что послѣ первой угарной вспышки шовинизма все замерло, застыло въ напряженномъ сжиданій. А между тімь, выйдя въ городь, мы увидали, что жизнь идеть, въ общемъ, своимъ чередомъ. По крайней мъръ, съ внъщией стороны.

Какъ выглядъли нъмецкія газеты въ эту

пору? Конечно, ихъ физіономія измѣнилась до извѣстной степени. Всѣ первыя страницы заняты войной, объявленій сравнительно мало, всѣ редакціонныя статьи направлены въ одну точку. Но все-таки сохранились и прежніе отдѣлы, не исключая рубрики «театръ и музыка». И, напр., въ берлинскихъ газетахъ всѣ мѣстные театры помѣщали анонсы объ очередныхъ спектакляхъ и зрѣлищахъ.

И невольно напрашивался выводъ болъе

общаго свойства:

— Разъ такъ, разъ даже въ Германін, потрясенной войной до самыхъ глубокихъ основъ своихъ, возможна почти обычная внѣшняя жизнь, то не доказываеть ли это, что общечеловъческія формы существованія представляють слишкомъ могучій факторъ, а сложившіеся устои жизни слишкомъ глубоко проникли въ природу людей, чтобы ихъ могла смести даже такая великая встряска, какъ нынѣшняя война?.. Но, конечно, Германія уже въ описываемый періодъ напрягала всѣ свои боевыя силы. Незадолго до нашего отъёзда повсюду появились объявленія военныхъ властей, предписывавшія мобилизовать молодежь отъ 15 до 17 лътъ. Этотъ фактъ достаточно красноръчивъ самъ по себъ и не нуждается въ комментаріяхъ. Вскоръ послѣ появленія этого приказа на улицахъ города показались солдаты новъйшей формаціи: зеленые юнцы, почти дѣти въ военной формѣ. Выло и грустно, и смѣшно наблюдать, какъ эти дѣти-воины, прогуливаясь со своими барышнями-гимназистками, съ важнымъ видомъ разсуждали о военной жизни. Въ мѣстной газетѣ приводился, между прочимъ, такой любопытный фактецъ: ученикъ одной гимназіи, будучи «мобилизованъ», не успѣлъ закончить очереднаго «домашняго сочиненія»; онъ сдалъ преподавателю недописанную работу съ помѣткой: «не успѣлъ докончить, такъ какъ призванъ на защиту отечества».

Вэрослыхъ молодыхъ мужчинъ — невоенныхъ—на улицахъ города показывалось все меньше.

Съ теченіемъ времени все болье стали бросаться въ глаза женщины въ траурь — по сыновьямъ, по братьямъ и мужьямъ. И становилось вдвойнъ жутко...

Отмѣчу еще нѣсколько обстоятельствъ, связанныхъ съ войной. Когда стали сильно подниматься цѣны на пищевые продукты, власти установили максимальную норму ихъ и пригрозили строгими наказаніями тѣмъ продавцамъ, которые превысили бы эту норму. Хотя жизнь въ Германіи, въ общемъ, вздорожала по сравненію съ прежнимъ, но нельзя сказать, чтобы въ ту пору ощущался замѣтный недостатокъ въ продуктахъ первой необходимости, и мы, пом-

ню, дѣлились впечатлѣніями: «однако, рессурсы Германіи, повидимому, не изсякли еще»...

Любопытно отмѣтить такой факть. Въ Германіи издавна существуетъ антисемитская газета подъ названіемъ «Штаатсбюргеръ Цайтунгъ». Въ одинъ прекрасный день на первой страницѣ этой газеты появилось заявленіе редакціи приблизительно такого содержанія: «Въвиду необходимости избѣгать въ настоящее серьезное время всякаго рода партійной и національной розни, мы, согласно побужденію военныхъ властей, съ сего дня прекращаемъ наше антисемитское направленіе».

Что касается извъстій съ театра военныхъ дъйствій, то они составлялись—какъ бы это выразиться помягче—крайне односторонне... Даже поражение германскаго праваго фланга на р. Марнъ-о которомъ мы узнали впослъдствіиизображалось, какъ простая перемена позицій, вызванная общими стратегическими соображеніями. Но, правда, нѣмецкая публика, впачалѣ слъпо върившая всъмъ сообщеніямъ германскаго генеральнаго питаба, къ этому времени стала объективнъе разбираться въ фактахъ и научилась читать между строкъ. И упомянутая «перемѣна позицій» была понята, какъ крупная неудача, далеко отодвинувшая нъмцевъ отъ Парижа, занятіе котораго казалось «такъ близко. такъ возможно»...

О бояхъ на пути русской арміи къ Львову германскія офиціальныя реляціи вначалѣ сообщали, хотя и тенденціозно, но часто и подробно, при чемъ газеты снабжали эти реляціп громкими заголовками: «Третій день грандіозной битвы народовъ», «Пятый день гигантской борьбы подъ Львовомъ» и т. д. Затѣмъ наступилъ перерывъ въ сообщеніяхъ, послѣ котораго въ газетахъ понвилась небольшая замѣтка: «Доблестные союзники наши (австрійцы), по тактическимъ соображеніямъ, заняли болѣе выгодныя для себя позиціи къ за па ду отъ Львова». Намъ было, конечно, ясно, что русскіе овладѣли Львовомъ.

Къ этому времени, т. е. мъсяца черезъ полтора послѣ начала войны, нѣмецкая публика. какъ я уже упоминалъ, стала относиться болъе критически къ сообщеніямъ своихъ властей. Какъ бы то ни было, но ближайшей, главной цвлью быль ведь Парижъ; между темъ, прошло ужъ столько времени, а столица Франціи все болье ускользала отъ германскихъ вождельній. Съ другой стороны, огромныя потери германской арміи хорошо чувствовались уже во всёхъ слояхъ германскаго населенія. Все это плохо вязалось съ офиціальными представленіями о блестящихъ и легкихъ побъдахъ. Постепенно стало измѣняться и все настроеніе публики. Прошло первое бъщенство злобы къ врагамъ, разжигавшейся опредѣленными мѣрами властей \*); потускнъть прежній воинственный пыль всего народа; прошель угарь, охватившій было всѣхь и все. Понизился тонь настроенія, затихь весь темпь жизни. А въ частности, результатомъ наступившаго успокоенія было и спокойное, ровное отношеніе къ намъ, задержаннымъ русскимъ; но послѣднее наблюдалось лишь со стороны населенія, мирныхъ жителей. Военные же чины оставались вѣрны себѣ до самаго конца...

<sup>\*)</sup> См. выше-

#### ГЛАВА ХІХ.

Въ первыхъ числахъ октября (по нов. ст.) распространился упорный слухъ-впослъдствіи подтвердившійся, — что вскорѣ разрѣшать увхать изъ Ростока тымъ русскимъ, которые будуть признаны, по медицинскомъ изследованіи, больными, или, вообще, неспособными къ военной службъ, котя бы эти лица и не достигли 45-лътняго возраста. И у многихъ изъ насъ засіяла надежда... Мъстный военный врачъ сталъ выдавать такимъ лицамъ соотвътственныя удостовъренія, еткрывавшія намъ путь къ свободь. За удостовъреніе приходилось уплачивать по 10 марокъ, но каждый изъ насъ съ удовольствіемъ приносиль эту жертву-при тогдашнемъ финансовомъ положени нашемъ то была настоящая жертва-лишь бы только вырваться на волю.

Когда всѣ «кандидаты» получили свидѣтельства, наши старосты составили подробный вписокъ по фамиліямъ и вручили его, вмѣстѣ съ удостовѣреніями врача, мѣстнымъ властямъ для утвержденія. Но дѣло пошло не такъ-то быстро. Пришлось нѣсколько разъ обращаться по телеграфу къ высшимъ властямъ съ хода-

тайствомъ объ ускореніи нашего отъѣзда. Наконецъ, полу-офиціально намъ дано было разрѣшеніе нанять себѣ пароходъ для переѣзда изъ Ростока въ Треллеборгъ \*). Послѣднее также было, однако, нелегкимъ дѣломъ: регулярнаго пассажирскаго сообщенія между Ростокомъ и шведскими портами въ то время не было, изъ грузовыхъ же пароходовъ не всякій соглашался перевезти насъ. Да и власти не всякимъ пароходомъ разрѣшили бы намъ поѣхать.

Дня за 2-3 до нашего отъѣзда, когда, казалось, все уже улажено, срокъ отъвзда установленъ, пароходъ нанятъ, вдругъ разнеслась новая въсть: изъ списка, представленнаго властямъ и заключавшаго 108 человѣкъ, было вычеркнуто 35 чел., которые должны были, слѣдовательно, остаться въ Ростокѣ и на дальнъйшее время... Въ первый моменть переполохъ быль ужаснейшій, такъ какъ не знали еще, кто именно исключенъ изъ списка, и каждый опасался за свою особу... Оказалось, что изъ списка устранены тъ, свидътельства которыхъ формулированы врачемъ недостаточно опредъленно и ясно. Но военный врачъ-я ужъ упоминаль о немъ выше-пошелъ намъ навстръчу и согласился тотчасъ-же исправить редакцію выданныхъ имъ свидетельствъ.

<sup>\*)</sup> Городъ на югѣ Швеціи.

Теперь все ужъ было въ порядкѣ, пароходъ нанять—расходы по раскладкѣ—и мы стали собираться въ дорогу. Но надежда на освобожденіе столько разъ появлялась и вновь покидала насъ, что даже и теперь еще не вѣрилось—неужели этотъ скверный сонъ кончается?.. Каждый говорилъ: не повѣрю, что мы свободны, пока не буду въ Швеціи. Но—всему бываетъ конецъ; прекратились и наши мучительныя сомнѣнія. Въ воскресенье, 14 октября, собрались мы въ 6 час. утра на пароходной пристани.

Явился начальникъ ростокской сыскной полиціи (отравившій намъ немало крови), съ подобающимъ числомъ шуцмановъ; провѣрили наши документы, выдали намъ проходныя свидѣтельства, и—вотъ мы на пароходѣ. Скептики говорили: «не кажи гопъ, доки не перескочишь: насъ могутъ еще снять съ парохода!»

Но пароходъ отчалилъ, раздались послъдніе возгласы увзжавшихъ и пожеланія оставшихся на берегу менве счастливыхъ соотечественниковъ нашихъ, и мы—въ пути. Уфъ, какъ хорошо было!..

Конечно, жаль было оставшихся тамъ, въ неволѣ, но нужно сказать правду: мы вскорѣ забыли о нихъ, отдавшись эгоистической радости свободы. Пути до Треллеборга было часовъ 15, и переѣздъ оказался нелегкимъ. Дѣло въ томъ, что пароходъ нашъ былъ грузовой, и мы

могли расположиться или наверху, на неудобной и грязной палубъ, или въ трюмъ. Такъ какъ погода была плохая—сырая и туманная, при сильномъ вътръ-то пришлось вскоръ спуститься въ трюмъ, тъмъ болье, что почти всъ мы щеголяли въ лѣтнихъ пальто, а иные обходились и безъ онаго... Въ трюмъ мы лежали вповалку. густой кучей. Когда пароходъ вышель въ открытое море, мы почти всѣ, за исключеніемъ двоихъ-троихъ, стали отдавать обильную дань морской бользни. Пароходишко нашъ былъ невеликъ, вродъ тъхъ ръчныхъ грузовиковъ, которые курсирують у насъ, наприм., по Дивпру, и при каждомъ порывѣ вѣтра, при каждомъ натискъ волнъ, онъ трещалъ и то носомъ, то кормой словно погружался въ пучину. Въ трюмъ этотъ трескъ и шумъ волнъ отдавались грохочущимъ гуломъ, и болъе робкимъ изъ насъ казалось: эге, изъ Ростока-то мы выбрались, но домой, видно, не добхать!..

# глава 'ХХ.

Въ Треллеборгъ мы прівхали около 11 час. ночи. Таможенный досмотръ быль весьма поверхностный, но все-таки онъ продолжался часъ-полтора, и въ городъ мы вошли-именно вошли, такъ какъ извозчиковъ почти не былооколо 1 час. ночи. Все было закрыто. Ближайшій повздъ въ Стокгольмъ отправлялся въ 6 ч. утра, а слъдующій за нимъ въ 12 час. дня. Нъкоторые изъ насъ рѣщили переночевать въ гостиницѣ и поѣхать дальше въ 12 час., но большая группа настаивала на томъ, чтобы отправиться въ Стокгольмъ шестичасовымъ повздомъ: поскорве бы, молъ, уйти подальше отъ нъмцевъ! Тутъ публика наша раздълилась, и прежнее случайное единство рушилось: часть разбрелась по гостиницамъ, чтобы «какъ слъдуеть, поспать», а часть рышила просидыть часа 3—4 въ общемъ залъ одной гостиницы, гдъ намъ предоставили «сидячія мѣста», взявши за сіе по 50 эре \*) съ души.

Итакъ, на слъдующій день мы направились къ Стокгольму, любуясь по дорогъ шведскими пейзажами, въ которыхъ такъ много спо-

<sup>\*)</sup> Шведская монета—около 18 к. на русскія деньги.

койно-меланхолической красоты—въ эту пору молчаливаго осенняго увяданія.

Мы понемногу стали какъ-то выпрямляться, обрѣли свой натуральный голосъ и рѣчь: въдь теперь мы могли громко разговаривать порусски, никого и ничего не опасаясь, не чувствуя по близости прусскихъ вахмистровъ и унтеровъ... Стали оглядывать публику: и здѣсь, въ повадь, на станціяхь, и потомь вь городь впечатлѣніе получалось очень пріятное. Шведынародъ все рослый, здоровый, даже цвытущій. А шведскія женщины прямо-таки производятъ впечатльніе какой-то своеобразной гармоніп свъжести и здоровья: стройныя, крупныя, красивыя; въ спокойныхъ лицахъ чуется дыханіе холоднаго съвера, но въ нихъ есть опредъленное выраженіе. Ніть въ нихъ южной живости, но есть жизнь-болье спокойнаго темпа, но, быть можеть, и болье глубокая.

Впрочемъ, наблюденія наши въ Швеціи были очень коротки: такъ, я лично пробыль въ Стокгольмѣ около двухъ дней—въ ожиданіи ближайшаго парохода. Нѣкоторые изъ насъ направились въ Россію круговымъ путемъ: почти черезъ всю Швецію до Торнео, затѣмъ, пересѣкая всю Финляндію, въ Петроградъ. Этотъ путь былъ, конечно, очень дологъ: онъ продолжался (до Петрограда) около 4½ сутокъ, но представлялъ то преимущество, что все почти время

приходилось вхать сушей и, слъдовательно, подальше отъ Балтійскаго моря, гдъ отъ времени до времени появлялись германскія военныя суда. Большинство-же переправлялось все-таки, не взирая на нъкоторый рискъ, черезъ Балтійское море въ Раумо (или Мантиліото—въ Финляндіи), а оттуда въ Петроградъ; этотъ путь продолжался всего около 2 сутокъ.

Эти свъдънія, а равно и другія необходимыя справки намъ выдавали въ русскомъ бюро въ Стокгольмъ. Бюро это—дѣло частной иниціативы: оно организовано было русской баронессой Мандштремъ, и всѣ желавшіе получить справку принимались здѣсь въ высшей степени радущно и любезно, при чемъ свѣдѣнія выдавались совершенно безкорыстно. Баронесса, между прочимъ, сообщила мнѣ, что къ этому моменту черезъ Стокгольмъ успѣли уже переправиться домой десятки тысячъ россіянъ, застрявшихъ въ Германіи.

Итакъ, мы покинули гостепріимный Стокгольмъ, этотъ прекрасный городъ, совмѣщающій прелести живописной Венеціи и преимущества крупной европейской столицы, и двинулись дальше—къ роднымъ берегамъ... Значительную часть пути мы проѣзжали шхерами—этими волшебными уголками природы, отъ которыхъ вѣетъ какой-то своеобразной, спокойной красотой, гдѣ чувствуется

«благоуханная, живая тишина». Въ открытомъ морѣ мы порой встрѣчали шведскія военныя суда—эти сторожевые посты, ограждающія нейтралитеть Швеціи. При каждой такой встрѣчѣ нассажирамъ предлагали спуститься въ каюты и завѣшивали иллюминаторы, чтобы скрыть отъ любопытныхъ взоровъ запретные пункты...

На слъдующее утро мы прибыли въ Финляндію, и туть ужъ совершенно отчетливо почувствовали, что мы дома, въ безопасности и что никакіе германскіе лейтенанты и унтера не вольны надъ нами...

Я заканчиваю свои записки. Переживанія въ плѣну у грубой силы опять вспомнились, всколыхнули душу и будять въ ней протесть—безсильный протесть противъ всего, что случилось. А вмѣстѣ съ тѣмъ сознаешь, что все недавно пережитое вѣдь сущіе пустяки въ сравненіи съ тѣмъ, что происходить тамъ, на далекихъ и близкихъ поляхъ и моряхъ. И мысль заволакивается жуткимъ туманомъ... Но гдѣ-то, въ самой интимной глуби души, моментами вспыхиваетъ новая искра—искра неумирающей надежды на далекое лучшее будущее. Нѣтъ силъ загасить эту искру и разстаться съ золотой грезой, что когда-нибудь люди да перекуютъ мечи на серпы и плуги...

Кончится и эта великая война—величайшая изъ всѣхъ, какія велись когда-либо на землѣ. И мать-земля, напоенная огненной влагой —горячею кровью людей, не приметь ея больше... Пойдутъ новые всходы, къ вѣчному солнцу потянутся юные побѣги... И память о пережитыхъ мукахъ да поведетъ людей по лучшимъ путямъ къ счастью и миру!

Октябрь 1914 года.





# Цъна 60 коп.



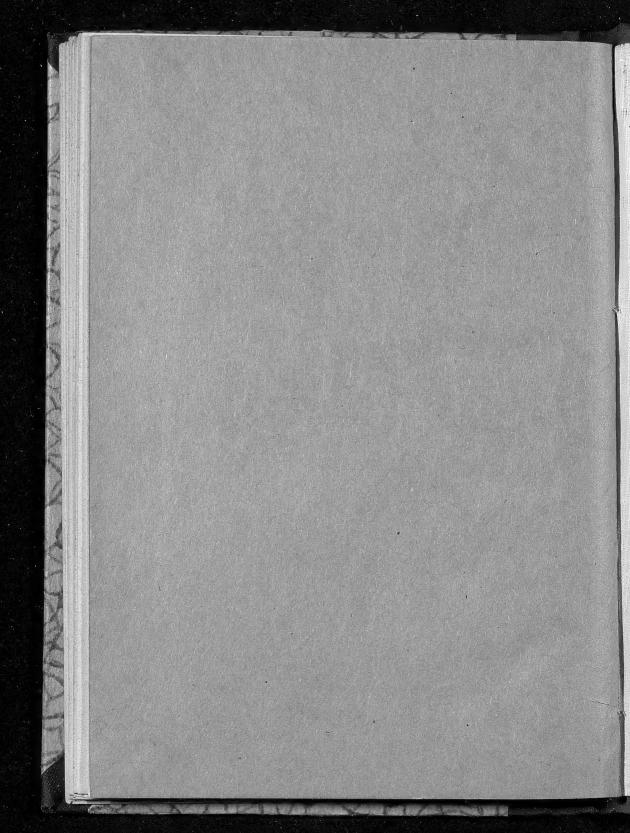



